## ИЗЪ ИСТОРІИ РАЗВИТІЯ ЛИЧНОСТИ.

## женшина и старинныя теоріи любви.

Средніе въка привыкли называть въкомъ развитія личности, едва ли не ограничивая это понятіе какимъ то соединеніемъ безграничной свободы съ культомъ личной силы. Сопоставленное съ общественными представленіями классической древности, гдъ главнымъ фактомъ, поражавшимъ изследователя, было подчиненіе личнаго идеала гражданскому и государственному, -- такое понятіе еще могло находить себъ виъшнее оправданіе; но оно оказывается крайне несостоятельнымъ, какъ только мы распространимъ сравнение въ другую сторону и съ средними въками саичимъ Renaissance. Личность предиодагаетъ прежде всего самосознаніе, сознаніе своей особенности и противоположности къ другимъ индивидуамъ, своей отдъльной роли въ общей культурной средъ. Если она выражается цълымъ комилексомъ отличій и одиночныхъ признаковъ, которые уже выдълнлись изъ и называются характеромъ, то, съ другой стороны, не мыслима безъ борьбы и долгой выработки, предшествовавшей выдъленю, но борьбы, пришедшей въ сознаше и успоконвшейся въ чувствъ побъды. Понятно послъ этого, почему личность развивается въ эпохи богатыя борьбою, но вмъстъ съ тъмъ богатыя и результатами, когда извъстное прошлое устранено во имя новыхъ принциновъ, сознательно становящихся на ихъ мъсто и ложащихся въ основу характеровъ; понятно, что только въ нору решительнаго переворота въ исторіи европейской мысли, когда средневъковое міросозерцаніе принуждено было отдать долю своего владычества античному, могли выступить Лютеръ и Джьордано Бруно, Макьявелли и Раблэ.

Средніе въка остановились на формуль типа и не добрались до личности; и они не миновали борьбы и много ея выпало на ихъ долю, но ни одной они не разръшили, оставивъ вопросы открытыми для будущаго: эпоха исканія, ожиданій и нопытокъ, гив какъ будто не люди, а какія-то міровыя силы движуть исторіей, церковь и имперія, массовыя движенія и сословныя предпріятія, и чудо иногда спускается на землю на помощь людскому безсилію, и личность постоянно выгораживается высшей иниціативой. Какъ въ самомъ дълъ было развиться индивидууму, когда средневъковый человъкъ былъ буквально заброщенъ самымъ страннымъ разнообразіемъ культурныхъ элементовъ, съ которыми надо было сосчитаться, — а у него не было силъ найтись въ ихъ подавляющей массъ? Бытовыя преданія народа, остановившагося на начаткахъ эпоса-и наслъдіе римской цивилизаціи; германская королевская власть-и иризракъ римскаго императорства; не забытыя върованія отцевъ- и христіанство; тысячи разнообразныхъ вліяній и столкновеній -- все это искало улечься и кристаллизоваться; всъ средніе въка прошли въ попыткахъ кристаллизаціи: иногда казалось, что тотъ или другой принцниъ возьметъ верхъ, и Европа очутится гигантской теократіей, или построится въ одинъ сплошной кристаллъ имперіи; но все это проходило безслъдно, вскоръ исчезали всякіе намеки на ностроеніе, и въ безразличной массъ культурныхъ фактовъ снова можно было различить отдёльно бъгущія струи, безъ связи и посредства, примиренныя въ высшемъ органическомъ единствъ; потому что чувство новой формы еще не прояснилось, и не явилось сознаніе того новаго принципа, который могъ бы творчески объединить разрозненные элементы, а изъ старыхъ ни одинъ на столько не силенъ, чтобы овладъть остальными. Въ такихъ обстоятельствахъ возможно было между ними развъ сплочение, или формальное усвоеніе, гдъ негдъ было ни развиться личной иниціативъ, ни сказаться таланту, и цъльность давало всему то изъ культурныхъ началъ, которое было количественно преобладающимъ. Такимъ, естественно, являлось эпическое міросозерцаніе, которое христіанская проновъдь и классическая культура застають на почвъ, гдъ впослъдстви по преимуществу развилась

драма средневъковой исторіи. Италія и страны съ исконнымъ романскимъ населеніемъ стоятъ въ этомъ отношеніи въ особыхъ условіяхъ. Характеръ среднихъ въковъ въ литературъ, жизни и общественныхъ отношеніяхъ но преимуществу эническій, т. е. личное развитіе подчиняющій массовому. Говоря-эпическій, мы не думаемъ утверждать, что всв другіе культурные элементы, привходившіе въ эту пеструю цивилизацію, въ немъ окончательно претворились, подчинившись его творческой силь, но принятые случайно, не найдя оцънки своему міровому содержанію и не перейдя въ плоть и кровь, они формально укладывались въ рамки готоваго міросозерцанія, какъ античныя колонны въ ингельгеймскую постройку Карла Великаго. Это только усилило впечатлъніе формализма, типичности, въ противоположность индивидуализму, которою вообще отличается эническій складъ мысли. Изъ пъсни слова не выкинешь, потому что оно урочное; мысль отлилась въ такія опредбленныя слова, такъ закрвидена риемою, что ей трудно изъ нея вырваться, какъ будто выхода не оставлено для ея развитія, и она осуждена въчно повторяться въ тъхъ же словахъ и съ тою же риемою. Герои chansons de geste какъ будто оттиски съ одного и того же клише, болъе или менъе ясные или затертые, но въчно съ однимъ и тъмъ же содержаніемъ и однимъ обликомъ. Мечъ у рыцаря всегда острый, стальной, съ золотою рукоятью, яркій, свътлый; его конь всегда быстрый, горячій, гасконскій либо арабскій или аррагонскій: щитъ — вынуклый, крънкій, добрый, золоченый, полосатый, шлемъ-круглый, зеленый, полосатый, блестящій. Самъ онъ непремънно обладаетъ страшною мощью, грозными очами, сильною рукой, умнымъ взглядомъ; его волосы бълокуры, тогда какъ, наобороть, старика намъ постоянно рисують съ цвътущей (т. е. бълой, какъ древесный цвътъ) бородою или смъщансъ просъдью) кудрями; женщины — съ свътгрудью, чистымъ, лымъ челомъ-кровь съ молокомъ, бълою прекраснымъ тъломъ. Даже то, что есть въ человъкъ чисто духовнаго, сводится къ немногимъ постояннымъ отличіямъ: рыцарь, злодъямъ и предателямъ, если только онъ не причисленъ къ всегда въжливый (höfisch), мужественный, богатый, храбрый, человъка, честный, славный, сильнаго, върсынъ именитаго достойный такой-то похвалы, такой-то наго, крѣпкаго духа, почести. Но и его подвиги отличаются тою же роковою однохарактерностью; разница въ какой-нибудь подробности, въ сочетаніи обстоятельствъ, протягивающихъ иной разъ нить однообразныхъ приключеній. Если забыть условія эпоса и взять во вниманіе только вибшность выраженія и стиля, заключаеть Тоблерь (\*), ничего иътъ легче представить себъ все богатство старофранцузской эники произведеніемъ одного лица. Самые лирическіе порывы чувства подчинены той же законности эническаго повторенія: тъ же весенніе физіологическіе порывы въ началь и непремънный привъть веснъ, либо вздохи но уходящему лъту, и затъмъ все таже старая реторика страсти, вращающаяся въ избитой колев однахь и тахъ же фразь. Висчатление отъ всей этой лирики, гдъ всего скоръе ожидаень выраженія личности, какоето массовое: за немногими исключеніями, всв миннезингеры и трубадуры похожи другъ на друга, и здъсь Дицъ приведенъ былъ къ соображеніямъ, которыя Тоблеръ новторилъ почти дословно, ограничиваясь изученіемъ старофранцузскаго романа. И не только въ выражени страсти -- въ политическихъ намекахъ сирвентезъ, въ нападкахъ на римскую курію и пороки духовенстваодно и то же томящее однообразіе, такъ что всв они, за исключеніемъ какого-нибудь явнаго фактическаго намека, могуть служить развъ для огульнаго опредъленія идей въка и никакъ для частныхъ изысканій критики, которая вздумала бы останавливаться на мелочныхъ процессахъ исторического развитія. Всеми нравственными ученіями и соціальными теоріями овладёль формализмъ: стоитъ только познакомиться съ средневъковыми сборниками въ родъ Vridankes Bescheidenheit, Winsbeke, Renner'a и др., не выключая даже Der Wälsche Gast Томазина von Zerklaeге, стоящаго отчасти на почвъ романской цивилизаціи, -- чтобъ убъдиться, какъ энически монотонно передаются во всъхъ однъ и тъже правила обыденной морали, въчно выдаваемыя за новыя.

Такъ было въ литературъ, потому что самая жизнь была опутана обрядомъ и обычаемъ, ихъ въковыя опредъленія связывали всякій личный норывъ, всякій шагъ человъка отъ колыбели и до гроба. Ему иначе нельзя было и двигаться, какъ но ихъ пути; путь спасенія, какъ и путь осужденія полагался для всъхъ одинъ и тотъ же; о блаженствахъ рая, la corte del Paradiso, имълись очень опредъленныя представленія, и они однообразно манили всякаго, какъ однообразно запугивали весьма опредъленные загробные страхи. Понятія о правъ выражались цълымъ

<sup>\*</sup> Zeitschrift f. Völkerpsychologie IV, 2, crp. 137.

рядомъ эпическихъ формулъ, оковавшихъ всв отношенія общественной жизни, какъ обычай разънавсегда установиль отпошенія домашнія. Когда вноследствін открытіе римскаго кодекса объщало обогатить его содержаніемъ юридическія понятія въка, онъ очутился въ рукахъ темныхъ глоссаторовъ, спорившихъ о преимуществахъ панства и имперіи, простою формулой, такъ какъ отъ богатства античнаго философскаго умозрвнія, заввщаннаго среднимъ въкамъ Боэціемъ, не осталось ничего, кромъ внъшнихъ діалектическихъ пріемовъ да силлогизма и эпически-формальной распри между реалистами и номиналистами. Такъ наслъдіе античной мысли поплатилось своимъ внутреннимъ смысломъ особениостямъ средневъковаго міросозерцанія. И съ христіанствомъ случилось ижчто подобное: оно застало на мжстж массу обрядовъ и миновъ, въ которыхъ выразились своеобразныя религіозныя представленія въ ихъ проникновеній съ жизнью; застало извъстный кодексъ нравственныхъ понятій, освященныхъ культомъ и обычаемъ; и опо поступилось своимъ чистымъ содержаніемъ, обстановилось новою обрядностью, создало легенды и свое правственное ученіе пріурочняю къ существующему. Такъ относительно высокое ноложение женщины, отведенное ей въ посланіяхъ апостола Павла и нисаніяхъ первыхъ отцевъ церкви, замъняется у средневъковыхъ моралистовъ, стоящихъ на ночвъ церкви тъмъ одностороннимъ возаръніемъ, котораго лучшій примъръ представляютъ притчи о злыхъ женахъ. Шерръ не падивится такому результату: съ одной стороны ему припоминаются доблести германской женщины но Тациту, съ другой апостолъ Павель. Августинь и Тертулліань, и онь не знаеть, какъ изъ всего этого могъ выработаться средневъковой типъ. Но если свъдвнія, сообщаемыя римскими намфлетистами, по-неволь одностороннія, то и вдіяніе церкви было на столько же одностороннее: призванная учить, отводя язычниковь отъ плотскихъ побужденій къ жизни духа, очень естественно, что она скорфе останавливалась на такихъ общественныхъ явленіяхъ, которыя, казалось ей, отступали отъ ея идеала, были гръховны; ей надо запугать илоть, и она дъйствовала болъе отрицательными средствами: злыя жены привлекли ея вниманіе передъ добрыми, а средневъковой складъ мысли номогъ этимъ женамъ обобщиться въ эническій типъ злой жены, раздутый до нельзя последующимъ развитіемъ аскетизма.

Мы не можемъ не остановиться здъсь еще на одной сторонъ

средневъковой жизни, тъсно связанной съ тъмъ же направленіемъ мысли и отчасти въ немъ коренящейся: мы говоримъ объ узкомъ развитін сословнаго начала, кладущемъ отпечатокъ на все общественное устройство. Какъ личность еще не усиъла выдвинуться изъ условиаго эническаго типа, личная нипціатива разорвать путы обряда и обычая, такъ естественное нонятіе народности едва намъчено на широкомъ фонъ средневъковой исторіи, и общественныя силы, въ ней действующія, исчернываются столь же условною категоріей касты. Церковь и имперія, рыцарство и духовенство, горожане и народъ, ноднимающійся за городами: весь смыслъ средневъковой жизни этомъ ръзкомъ разграниченін сословій, въ этой архаистической постепенности, нашедшей свое высшее выражение въ феодальномъ норядкъ рыцарства и чинопочитанін римской ісрархіи: потому что о народъ еще никто не думаетъ, города еще только начинають добиваться самостоятельнаго голоса въ исторіи: нока она въ рукахъ двухъ сословій, ставшихъ передовыми вслъдствіе преданій германскаго бытоваго устройства, случайностей завоеванія и культурныхъ вліяній. Какимъ образомъ такое сословное разграниченіе должно было новліять на эническій формализмъ мысли и устойчивость общественныхъ представленій, отличающую средневъковое развитіе-понятно само собою. Сословное начало непремънно ведетъ за собою извъстнаго рода косность, туго поддающуюся вліяніямь; въ касть всякое преданіе, какъ ни мало оно осмыслено, сохраняется тъмъ кръпче, чъмъ условиње самый иринципъ дъленія, мъщающій постоянному обмъну силъ. Прибавимъ къ этому, что средневъковая сословная категорія переходила далеко за предълы естественной народности и потому лишена была естественной ночвы, которая могла бы давать ей самостоятельное содержаніе: одна церковь распространялась на всю западную Европу, ея интересы связывали безразлично все духовенство, какой бы страны оно ни было; ижмецкое рыцарство подавало руку французскому въ борьбъ ли съ маврами, въ крестовыхъ походахъ или предпріятіяхъ противъ городовъ, -- и крестьянское движение быстро охватывало страны, раздъленныя естественными и политическими границами (крестьянскія войны XVI стол.; солидарность французскихъ и пидерландскихъ городовъ въ XIV—XV вв.). Такое отсутствіе народной базы съ своей стороны приводило къ еще большему застою развитія, и когда внослъдствіи объявится необходимость

въ новомъ соціальномъ принципъ, который бы обновилъ развалившійся общественный организмъ, ни рыцарство, ни духовенство не дадутъ его: рыцарство изжилось до сумасшедшихъ подвиговъ Ульриха фонъ-Лихтенштейнъ, до Sattel-Narung Мурнера и разбоевъ по большимъ дорогамъ; оно даже проходитъ безъ шуму, перекладывая въ мелкую прозу звучные стихи своихъ поэмъ, когда-то отвъчавшихъ дъйствительности: церковь дълаетъ съ XI-го въка безсильныя попытки обновленія, которому не изъ нея суждено выйти. Новый принципъ является въ исторіи съ новою силой городовъ, помогающей народному королевству развиться на обломкахъ сословнаго строя; нотомъ и первое обновленіе церкви пойдетъ по слъдамъ народнаго протеста.

Намъ кажется, что эническій складъ среднев вковой жизни и сословная замкнутость, ставшая его общественнымъ выраженіемъ, равно выгораживають понятіе о самостоятельности и самоопредъленіи, которое мы нривыкли соединять Не только вся жизнь была напередъ опредълена до мелочей всякаго рода условностями обычая, примъты и повърья, но человъкъ иначе и не являлся, какъ въ указной сословной рамкъ: онъ непремънно былъ или рыцаремъ, или духовнымъ лицомъ. либо вилланомъ, неся на себъ всю подавляющую массу сословныхъ ограниченій. Изъ числа энитетовъ, однообразно очерчивающихъ средневъковаго героя, всего страннъе насъ эпитеты сословнаго характера, которые заимствованы отъ родунлемени: ръдко номинается рыцарь, чтобъ его не назвали сыномъ того, либо другаго храбраго мужа, и не только при первомъ уноминаніи его, но и внослъдствій, когда, новидимому, ничто не вызываетъ подобнаго указанія, кромъ эпической распушенности пъвца и его любви къ полнотъ пъсеннаго разказа.— Но средневъковые моралисты предлагають намъ еще болъе знаменательныя указанія: восинтаніе рыцаря, конюшаго, искусь монаха, становятся предметомъ особыхъ, спеціальныхъ трактатовъ, подобно тому, какъ писались трактаты о соколиной охотъ и ратномъ дълъ 1). «Наставленія правителю», многочисленныя какъ буддистскія Niticastra, протягиваются по всёмъ среднимъ въкамъ, начиная отъ Egidio Romano до элегантнаго произведенія Караффы de' Maddaloni и Guillaume Budé. Въ XV-мъ въкъ мар-

<sup>1)</sup> Въ старо-французской литературъ извъстиы: Le doctrinal des bons serviteurs, des femmes, des filles des femmes mariées и т. п.

кизъ де'Сантильяна пишетъ свое зерцало нридворнаго человѣка. Вездѣ одна и та же сословная нравственность, не выходящая за предѣлы касты, изъ которыхъ каждая руководится своими особыми принципами, мало обязательными для всякой другой.

Насъ этотъ воиросъ интересуетъ въ особенности по отношенію къ положенію жепщины. Извъстно, какое видное мъсто она занимаеть въ исторіи личности, какимъ плодотворнымъ началомъ въ ноэзіи сказывалась всякая попытка признать за ней индивидуальное значеніе - хотя бы на нервыхъ порахъ на степени индивидуализированія страсти. Это извиняеть следующій, довольно подробный анализъ. — Въ XIII — XIV вв. Франческо да Барберино пишетъ свой Reggimento delle donne 1). Онъ предподагаеть дать наставление женщинамъ всъхъ возрастовъ и общественныхъ отношеній: дъвушкъ, невъстъ, замужней, вдовъ и т. п. - Но всякое наставленіе строго сообразуется съ ея мъстомъ въ лъствицъ сословій. Это отражается и на внъшнемъ распредъленіи книги <sup>2</sup>). Другое дъло дочь императора, либо вънчаннаго короля, другое - дочь маркиза, герцога, графа или барона; на третьей стенени стоить дочь гербоваго рыцаря (cavalier da scudo), либо именитаго судьи или медика, или другаго именитаго человъка, котораго предки, какъ и онъ самъ, «умъли содержать честь (mantener onore), въ чьемъ домъ водились или водятся рыцари» 3). И затъмъ размъры, если не самый нринципъ, нравственнообязательнаго еще разъ мъняются, когда идеть дъло о «дочери кунца или простаго человъка, не знатнаго родомъ, какихъ много, ремесленниковъ и другихъ, изъ которыхъ иные богаты и хотятъ жить на благородную ногу, хотя имъ и не прилично слишкомъ высоко лъзть въ гору» 4). Ниже авторъ спускается ръдко, въ его представлении масса не имъла никакого прочнаго сословнаго строенія, опъ даже опасается, чтобы сопоставленіе съ нею иные не приняли за безчестье 5), и потому слегка коснувшись (parte XI—XIV) должности горничной (cameriera), служанки

<sup>1)</sup> Мы цитуемъ по изданію Mansi (Milano, Silvestri), принимая нъкоторыя исправленія текста, предложенныя Гальвани (Propugnatore, anno IV, disp. 1 e 2: Reggimento delle donne di M. Franc. da Barb.).

<sup>2)</sup> Jutrod. pp. 34-5 (E questo livro già-Conviene ognuno con senno passare).

<sup>3)</sup> Ib. parte I, p. 34-5.

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>5)</sup> Ib. p. 53—4 (Or lascio qui di dire D'alquanti gradi—Di molte altre grandi, che dette son di sovra).

(servigiale), няньки (bàlia) и рабы (schiava), онъ ограничивается быстрымъ обзоромъ тъхъ различныхъ положений, въ которыхъ можетъ найтись женщина рабочаго класа: цирульница (barbiera), булочница (fornara), зеленщица (treccola), ткачиха, иряха, мельничиха, курятница, молочница (сырница), нищая, торговка, послушница, трактирщица - на все это отведены 4 страницы изъ 309 цълаго трактата. И авторъ готовъ бы подвести иодъ рубрику «женщины простаго сословія», di comune stato, даже тъхъ несчастныхъ и раснутныхъ, которыя за деньги продаютъ свою честь, еслибъ его не удерживалъ естественный стыдъ 1). Во всъхъ другихъ случаяхъ онъ строго держится сословной точки зрънія, и если иногда, забывая свои категоріи, подаеть общія правила, то всегда съ наставленіемъ, чтобы всв пользовались ими, на сколько кому нужно и прилично. «Я не думаю раздълять (по сословіямъ) эту третью (главу), ни дълать различіе по степенямъ: потому что здъсь поданы нъкоторыя общія замъчанія, предостереженія и наставленія, которыми каждая можетъ для себя воспользоваться, взявъ въ разсчетъ свое положеніе и званіе, и стараясь быть умъреннъе въ тъхъ вещахъ, которыя лучие предоставить тому, кто поважное» 2). И въ другомъ мбстъ онъ повторяетъ тотъ же наказъ-не выходить изъ своихъ сословныхъ границъ и почтительно относиться къ выше поставленнымъ, потому что не случайное богатство дълаетъ человъка, а добродътель-и порода, прибавляеть спохватившись Франческо 3). Это опредъляеть и степень требованій и степень потребностей: если отъ обыкновенной женщины ожидается, чтобы она не была слишкомъ говорлива (parliera), то королевъ, поставленной въ другія условія, разрѣшается и гораздо больше. «Вы хорошо знаете, что если королева иной разъ хвалится и говоритъ свысока и во множественномъ числъ, то въ простой женщинъ это неприлично» 4).

Дъвушкъ царскаго рода авторъ иредоставляетъ учиться чтенію и нисьму: «еслибъ ей случилось остаться новелительницею страны или вассаловь, она такимъ образомъ можетъ сдълаться способиње къ иравленію» 5). Высшему сословію онъ уже боится

<sup>1)</sup> Introd. p. 37.

Parte III, c.i. parte IV, crp. 52.
3) Parte II, p. 75 (Che l'avere non face—Di quella ch'à l'avere, e la nazione).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Parte V, p. 127, cs. parte XVI, p. 257. <sup>8</sup>) Parte I, p. 45.

позволить это занятие (sovra questo punto Non so ben chio mi dica), подъ тъмъ предлогомъ, что оно можетъ дать сильную нишу соблазну; онъ готовъ совсъмъ его отсовътывать, даже тъмъ, кто готовится въ монашеское званіе (jo loderia del no ancor di queste), еслибъ не боялся оскорбить его чтителей, -- но его заставляеть говорить правда 1). Что касается до дочерей кунцовъ и другихъ подлыхъ людей, то въ нихъ это занятие не только не похвально, но достойно порицанія 2). И далбе, чемь ниже мы спускаемся по общественной скаль, тымь меньше правы, но тымь менъе и стъснительныхъ условій: всь они достались на долю высшаго круга, отданнаго всякаго рода формальностямъ приличія и обычая, -- не даромъ въ немъ туже сохраняется извъстная традиція общежительности, только что эническое «вѣжество» стало тамъ этикетомъ. Къ низшимъ классамъ авторъ очевидно менъе требователенъ: онъ расширяетъ для нихъ свою программу; для нихъ, правда, обязателенъ рыцарскій идеалъ (traendo sè alli detti costumi, parte 1, стр. 53), но не въ той степени (pigliandola più lagra, ib.), потому что, не пользуясь полной мърой преимуществъ, соединенныхъ съ положениемъ, они по справедливости освобождены и отъ его стъсненій 3). Такъ неразборчиво переносить авторь ионятія своего круга на другіе, ниже стоящіе и потому являвшіеся чёмъ-то недоразвившимся, служебнымъ по отношенію къ его собственному; онъ забываль, что каждый нзъ нихъ по идей ввка окруженъ былъ не менње эническимъ формализмомъ своихъ обычаевъ и примътъ, на столько же обязательныхъ для него, на сколько общество автора, какъ болфе развитое, уже усибло отойти отъ нихъ и отнестись къ нимъ критически. Такъ онъ еще върить въ колдовство и дурной глазъ, въ суевърные рецепты и привораживанье, но уже отсовътываетъ

1) Parte I, pp. 49-31.

molti è quasi sdegno.

<sup>2) 16.</sup> р. 32. Въ другомъ мъстъ своего труда авторъ предполагаетъ замужнюю женщину грамотною и на такой конецъ рекомендуютъ ей: si usi (l'Ufficio della nostra Donna in prima), E's'ella puote l'Ufficio ancor tutto; (Poi a diletto santi libri, e buoni) Usi di leggere, et imprender sempre. (Parte V, р. 148). Тъмъ строже выборъ чтенія для произнесшихъ иноческій объдъ у себя на дому (Di quella ché insua casa Abito prende di Religione); Ogni Trattato, e Novelle di amore (E legger d'Arme, e simiglianti cose)
Lassino a quelle che nel mondo sono (Parte VIII, p. 188 n 190).

3) Parte i, p. 43. Che quanto ell'è maggiore,—Quanto ha più onor, ch'a

древній свадебный обрядъ—сыпать жито при вступленіи въдомъ молодой  $^1$ ).

Изъ приведенныхъ цитатъ яспо, какъ интересны для характеристики средневъковаго быта и средневъковой женщины въ особенности наставленія Франческо да Барберино. Это заставляеть пожальть, что съ тъхъ норъ, какъ Гальвани возобновилъ гипотезу Федериго Убальдини, Мальябеки и другихъ, о принадлежности части Novellino нашему Франческо, никто не сдълалъ его предметомъ особаго изследованія. А между темь онъ положительно заслуживаеть. Тосканець родомъ, въ эпоху чинавшейся самостоятельности тосканской литературы, уснъвшей отчасти устранить вліяніе французскихъ и провансальскихъ образцовъ, онъ все еще не можетъ отъ нихъ отделаться, потому ли, что четырехлътнее пребывание во Франціи и при Авиньонскомъ дворъ (1309-1313) оставило на немъ свои слъды, или въ немъ не было достаточно творческой силы, чтобы принять все это въ илоть и кровь и не остановиться на внъшнемъ подражаніи. Онъ не только цитуеть по преимуществу трубадуровъ, -- вся его дъятельность носить на себъ исключительно провансальскій типъ: таковы его канцоны къ дониъ Костанцъ, которая, какъ и въ Convito Данте, объявляется аллегоріей; его Documenti d'Amore n Del Reggimento e dei costumi delle donne, начатые около 1290 года, и потерянное для насъ Fior di velle, по содержанію и заглавію подходящее къ Fiore de nobili монтальтскаго монаха. Онъ и въ языкъ не избъгаетъ провапсализмовъ и, если пишетъ in comun volgare 2), то затъмъ, чтобы быть понятнымъ большинству (per la gente 3), особенно

<sup>1)</sup> Parte XVI, p. 283 (Non ti fidar di quelle vanitadi—Che sono augurio, e non piacciono a Dio) и вообще стр. 281—7; стр. 143, 230—231 (Ché per o fiso guardar é periglio—Ché'l guardo corrompe lo specchio), 243—4: Non dare a lor cavalli (Mangiar cosa da falli rattenere), Né legar lor colle sete la ginnle; E non l'incavrestar la notte in prova (Сл. ночныя поъздки въдьмъ); 236 (indovino: 276.

<sup>2)</sup> Parte II, p. 36.

<sup>3)</sup> Parte IV, р. 83. Противоположение testo volgare и testo letterale, можетъ быть, имъетъ здъсь и другое значение, не спеціально языковаго различія. Вотъ самое мъсто: Jvi è (т. е. въ Documenti d'amore) и по testo volgare per la gente (Ch'a più nonè intendente). E intorno a quello un testo letterale, (Per chi sa, e vale). E poi intorno ancor di questi due (Son chiose letterali; Dove s'adduco ntutte simiglianze, (E concordanze di molti altri detti), De savj e filosofi. etc.

женщивамъ. Такъ научаетъ его въ введении къ Reggimento малониа Onestate: «Я хочу, чтобы твоя ръчь не была темна могла быть понята всякой женщиной; ты не будешь говорить въ риемахъ, чтобы изъ-за риемы не удаляться отъ настоящаго смысла; но чтобы норой доставить удовольствіе читателю, ты пересыплешь (твой разсказъ) хорошенькими ийснями (gobbolette) и въ примъръ приведень игривые разсказы (belle novellete). И будешь ты говорить по народно-тоскански, примъщивая кое-что подходящее изъ народныхъ языковъ тъхъ странъ, въ которыхъ ты всего болъе жилъ, выбирая хорошее, а негодное оставляя. Все это о народномъ языкъ мы говоримъ тебъ ради дамы, побудившей тебя (къ труду), достойной всякой любви и почитанія» \*). Это тоть же пріємь, что и у Данте, только его филологическій такть, ограничивавшійся выборкой изъ итальянскихъ наръчій, шель уже въ уровень съ тъмъ національнымъ самонознаніемъ, которымъ Италія опередила всю Европу; тогда какъ Франческо еще стоитъ на сословной ночвъ среднихъ въковъ, когда латинскій языкъ быль языкомъ церкви и науки, нровансальскій языкомъ рыцарской поэзін и т. д. Въ этомъ отношеніи онъ представляеть явленіе анормальное: эпигонъ трубадуровъ въ половинъ XIV въка (1264—1348), въ эпоху развитія городской жизни, приведшей съ собою новые принцины правственности и болъе свободныя формы общежитія, онъ продолжаетъ серьезно върить въ состоятельность рыцарскаго кодекса, какъ онъ быль разработанъ трубадурами. Этотъ кодексъ онъ лучше всего выражаеть въ его общихъ положеніяхъ, такъ сказать, въ разръзъ, въ томъ, что въ немъ было для всъхъ обязательнаго, обычнаго, не идеальнаго, безъ норывовъ навоса и увлеченія, которые иногда выводили трубадура на встръчу новому идеалу, неосуществимому на почвъ исключительно сословныхъ интересовъ. Дъвушка, женщина, какую представляетъ намъ Франческо, не идеальная, а такая, какою она была въ дъйствительпости, какою не могла не быть при условіяхъ извѣстнаго этикета и строгой обрядности жизни. Дъвочка (fanciulla) царскаго рода должна была постоянно находиться при матери и старшихъ и никогда не выходить въ общество мужчинъ безъ позволенія, безъ сопровожденія дядекъ и мамокъ (bàlie o balj); того и гляди, что при народъ кто-нибудь съ ней пошутить, и отъ того при-

<sup>\*;</sup> Introd., pp. 31-2.

чинится ущербъ ея чести. На людяхъ пусть не поднимаетъ глазъ, потому что умный человъкъ поглазамъ тотчасъ угадаетъ и мысль (Lo'ntendimento dell'altrui coraggio), и та умна, кто такъ умъетъ ее скрыть, что никто по наружному виду до нея не доберется. Къ разговорамъ ей надо прислушиваться, научаясь хорошимъ словамъ, а не стараться говорить самой, потому что легко ошибиться къ своему вреду и стыду, -- неурочная ръчь илодовъ не приносить; Сенека, Соломонъ и многіе другіе хвалять модчаливость, а Ugolino Bozzuola сказаль при случав, что заблуждается тотъ, кто, говоря, думаетъ извлечь пользу (Chi vuol parlando trarre, Folle pensier accoglie). Всъ ея дъйствія должны отличаться стыдливостью: это великая добродьтель. Если къ ней обратятся съ вопросами, пусть отвъчаеть, но говорить тихо, не дълая излишнихъ тълодвиженій; въ дъвочкъ излишняя подвижность означаетъ избалованность, во взрослой-перемънчивое сердце. Въ вдв надо быть умвренной и нить мало, чтобы не вкоренилась дурная привычка: и мущинъ пьянство неприлично, тъмъ болъе женщинъ. За объдомъ не наваливаться на столъ и локтей не класть, мамкъ на шею не въшаться и голову руками не подпирать; и если вообще рекомендуется молчаливость, то здѣсь особенно 1). Отецъ ди, мать ли, или подруга попросить ее спъть, - не заставлять просить себя слишкомъ долго и иъть тихо, опустивъ глаза и обернувшись лицомъ къ старшему. Также и плисать слудуеть скромно, не подпрыгивать какъ скоморошницы, чтобы въ людяхъ не сказали, что она повихнулась (Ch'ella sia di non fermo intelletto). Таже скромность, но вмъстъ съ тъмъ и заботливость, рекомендуется въ туалеть: еще lo Schiа vo 2) сказалъ, что та красота болъе нравится, которая прочнъе, а прочиве та, что естествениве. -- Ахать и громко смвяться не слъдуеть, потому что показывать зубы неприлично; точно также и плакать надо про себя, втихомолку, а не голосить. Ни божбы, ни дурнаго слова; пусть чаще обращается въ своимъ наставницамъ,

<sup>1)</sup> Правида, какъ держаться за объдомъ, часто встръчаются въ средневъковыхъ сборникалъ поученій, начиная съ Le XXX cortes e dl tavola Bonvesin'a de la Riva, пзданныхъ Biondelli и недавно Муссафіей, до Тесмофагіи, переведен. Себастьяномъ Брандтомъ.

<sup>.2)</sup> Lo Schiavo, упоминаемый здъсь, очевидно lo Schiavo di Bari, съ именемъ котораго въ Италіи соединяли такое же множество традиціонныхъ изръченій, какъ и съ именемъ средневъковаго Катона. Маплі, издатель Del Reggimento. этого не поясияетъ.

научаясь у нихъ и у матери добрымъ обычаямъ, какъ стоять въ церкви, какъ молиться и говорить Pater noster. Если случится, что какому-нибудь кавалеру поручатъ проводить ее, или подсадить ее па лошадь, либо въ экинажъ (in gabbia over carriera), пусть сдълаетъ это, скромно подавъ ему руку, стыдливо окутавшись (de'suoi panni chiusa) и нотунивъ глаза. Въ эту пору можно, если покажется, начать обучать ее и грамотъ, лишь бы наставницей была женщина и вообще особа хорошо извъстная: потому что довърчивость причина многихъ золъ, и въ этомъ возрастъ все принятое прочно укореняется.

Переходя затъмъкъ другимъ условіямъ, мы безразлично встръчаемся съ тъмъже характеромъ поученій, при меньшей строгости въ приложении. На степени нанр. родовитаго рыцаря дъвочкъ позволительно болье играть, гулять съ подругами и смъяться. но и болже пріучаться къ труду, вязать, шить и прясть, чтобы было чёмъ отогнать скуку, когда выйдеть замужъ; наконецъ, и на случай нужды-въдь еще не извъстно, какъ можетъ повернуться судьба. Не худо также, чтобы она знала готовить на кухит: тотъ только и умъетъ хорошо подать (tagliare ad un signore), кто самъ лакомка и знаетъ лакомые кусочки, какъ о любви говорится, что не умбеть о ней говорить тоть, кого не коснулись ея стрблы. И авторъ вскоръ затъмъ прибавляетъ наставленіе-не принимать ласки и поцълуевъ отъ мущины, развъ отъ отца, да и то застыдившись, чтобы и относительно другихъ стыдливость нерешла въ привычку. Подарки исключаются, потому что вызывають на взаимность и ведуть за собой дурную славу. Дъвушка низшаго класса поставлена самыми условіями жизни въ еще менъе стъснительное ноложение: ей надо работать дома и внъ дома, часто выходить, и тутъ некогда думать, обута ли она, причесана и одъта ли, какъ слъдуетъ 1).

Мы покончили съ Fanciulla; слъдующая глава <sup>2</sup>) приводить насъ уже къ дъвушкъ (Giovane), къ возрасту, въ которомъ, какъ говоритъ Соломонъ, трудно судить о человъкъ, что изъ него выйдетъ. А между тъмъ всъ выглядываютъ себъ невъсту въ этомъ возрастъ, и по немъ устанавливаютъ свой выборъ. Положеніе дъвушекъ въ высшей степени затруднительно: въ цълой книгъ не прописать опасностей, какимъ онъ подвержены,

<sup>1)</sup> Все выше изложенное извлечено изъ І части.

<sup>2)</sup> Ib., parte II.

какъ относительно Бога, такъ и для чести, которую мы называемъ мірскою. Тутъ требуется большая осторожность, и тѣмъ болѣе, чѣмъ выше общественное положеніе. Прежде всего рекомендуется дъвушкъ затворничество: не показываться ни у окна, ки на балконъ или у дверей и ни въ какомъ общественномъ мъстъ; подавать видъ, что ей непріятно, если кто ее увидитъ, и если случайно она на кого-нибудь взглянеть, не улыбаться и не останавливать на немъ глазъ, потому что иногда короткій взглядъ обнаруживаетъ долгую любовь; не разъ бывало, что по неосторожному взгляду заключали о любви, о которой никому и не снилось. Вся жизнь должна сосредоточиться дома: на людяхъ бывать лишь случайно и насильно, и тогда тихо, скромно, молчаливо; дома, при своихъ, можно поговорить и повеселиться, иногда (una fiata) снъть какую-нибудь хорошую пъсенку (Alcuna bella e onesta canzonetta); или наставница ея займется музыкой, если сама она еще не умъетъ играть на mezzo-cannone, віолъ или арфъ, приличной знатной дамъ (ch'è ben da gran donna), лишь бы не на какомъ скоморошьемъ инструментъ. И здъсь снова приводится на память, чтобъ учила ее тому женщина; если она не живеть въ домъ, а только приходить учить, - не худо, чтобы при урокъ присутствовала одна изъ наставницъ. Въ саду, когда старшія плетуть вънки и ей захочется сдълать тоже, пусть выбираетъ самые свъжіе и мелкіе цвъты и сплететъ себъ гирлянду, которую мамка ей наколеть, потому что ей неприлично имъть зеркало. Еслч у ней нъсколько гирляндъ, она можетъ снять. какая ей менъе нравится, и отдать припрятать, чтобы она какъ не попалась въ руки человъка, за ней ухаживающаго (d'alcuno amante); точно также не слъдуеть одъвать готовую гирлянду, которая случайно нашлась бы въ саду, если ей незавъдомо, что сплели ее гулявшія съ ней дамы. Все это для предупрежденія, но и для привлеченія вмъстъ: авторъ, напримъръ, совътуетъ дъвушкъ не слишкомъ часто ходить въ церковь, потому что чъмъ вещь ръже, тъмъ дороже, на ръдкій металлъ больше и охотниковъ; если же на бъду у ней какой-нибудь природный недостатокъ, то чъмъ меньше его замътили, тъмъ лучше. Можно молиться и дома, длинныхъ молитвъ не нужно, лучше короткая, но искренняя, она върнъе доходитъ до неба, потому что Господь взыскиваетъ сердца и не ищетъ колънопреклоненій (Е Dio non va cercando (Pur romper di ginocchia). Когда молишься, не дълай, какъ тъ, что просятъ у Бога сохранить ихъ цвътъ лица и бълокурые волосы, послать имъ нарядовъ и сдълать ихъ красивыми надо всъми.

Тъ же самыя правила прилагаются съ обычными ограниченіями къ другимъ кругамъ общества, только что здъсь самыя условія возраста могутъ иногда повести къ усиленной строгости дисцинлины. Дъвушка, высоко поставленная въ обществъ, самымъ положеніемъ своимъ гарантирована отъ нескромнаго взгляда и тому подобныхъ возможностей; на болъе низкой соціальной ступени эту внъшнюю гарантію должно замънить усиленное чувство самосохраненія.

Дъвушка тъмъ болъе должна беречься: если кто засмотрится на нее, ей не надо показывать виду, что она это замътила, и не слъдуетъ удаляться тотчасъ же, а немного погодя, какъ будто за чъмъ-нибудь другимъ. Если кто, говоря съ ней, предложитъ ей что-либо противное ея чести, сдълай такъ, какъ будто его не понимаешь, и не смотри на него потомъ, чтобы онъ не заключилъ изъ того о твоемъ сочувствіи. Если это случится разъ, не говори о томъ никому, дабы не дать повода къ вражде и жестокимъ распрямъ, которыя изъ того проистекаютъ; если предложение повторится, отвъчай съ видомъ оскорбленнымъ, что онъ сумасшедшій и дорого поплатится за свое безуміе, и тогда же сообщи обо всемъ матери, которая уладить дёло. Главное туть: стараться избъгать новыхъ поводовъ къ разговору. Можеть случиться и такъ, что къ тебъ подошлютъ какую-нибудь нереметчицу (alcuna messagiera), тогда надо ее встрътить такъ, чтобы ей уже никогда болъе не захотълось вернуться. Но теперь такое время настало, вздыхаеть авторь, что та считаеть себя лучше другихь. за которой болье ухаживають: одного она водить за нось, надъ другимъ смъется и до тъхъ норъ шутитъ съ огнемъ, пока шутка не обратится въ дъйствительность.

Слѣдующія двѣ части <sup>1</sup>) представляють по отношенію къ предъидущему и послѣдующему какъ бы добавочныя статьи, но въ нихъ-то всего болѣе выразился характеристическій складъ средневѣковой правоучительной мудрости. Въ первой говорится о дѣвушкѣ, засидѣвшейся безъ мужа: настоящая нора полагается 12-и лѣтъ <sup>3</sup>); во второй о томъ, какъ ей быть, когда засидѣв-

<sup>1)</sup> Parte III e IV.

<sup>2)</sup> Стр. 78: passati li dodeci anni senza maritaggio. — Таковъ былъ римскій обычай, перешедшій и къ древнимъ христіанамъ. См. Fridländer. Darstellungen ans der Sittengeschichte Roms (2-ое изд.) т. 2-ой стр. 467—473.

шись, она, наконецъ, выйдеть замужъ. Въ ней уже нътъ прежней наивности, но она и не состарълась: оттого ей рекомендуется во всемъ золотая средина умъренности, pigli una maniera temperata 1), умъренность въ нарядахъ, въ выражении радости и горя, въ отношеніяхъ къ мужу: надо избъгать разговоровъ о любви, показывая простодушное пезнаніе въ ней, и какъ она совсъмь не искала замужества, но рада, что все такъ случилось. Самыя неестественныя, случайныя положенія подводятся такимъ образомъ иодъ рубрики условнаго обычая и во всемъ замътно отсутствие идеальнаго элемента. Засидъвшейся дъвушкъ не даютъ покоя страсти, въ ней происходить борьба, сильные враги ее окружають, готовые воспользоваться ея довфрчивостью, потому что это возрасть, легко ноддающийся обману, склонный къ запретнымъ наслажденіямъ. Оттого ей опасно слушать новеллы и канцоны и трактаты любви, не надо употреблять горячительныхъ яствъ и вино пусть будетъ ея врагомъ, -- въ винъ -- корень сладострастія, сказаль мудрець (il savio). Много помогаеть молитва, хорошо также носить на себъ тоназъ, умъряющій плотскіе порывы, но главнымъ образомъ: «люби честь и честную молитву, бойся стыда и живи стыдливо, размышляй о низости порока и--не теряй надежды на почтеннаго супруга». Всъ завътныя стремленія прозанчески сводятся къ браку, къ искапію мужа, все горе дъвушки въ томъ, что она еще не успъла пристроиться и мадонна Pazienza не иначе ее утъщаеть, какъ завъреніемъ, что не все замедлившееся потеряно: Non ogni cosa si perde, se tarda 2). Ни слова о томь, что собственно мы называемъ любовью, о ноэзіи первой встръчи и ухаживанія, о domnejar провансальцевъ, однимъ словомъ о всемъ томъ, что у трубадуровъ и миннезентеровъ идеально окрашиваетъ реальное выраженіе страсти. По строгимъ узаконеніямъ средневъковой нравственности любви не полагалось, или мы только не признаемъ ее подъ облекающими ее обычными формами, потому что не въ силахъ перенестись совершенно къ условіямъ жизни, ставшей для насъ далекимъ прошлымъ. Нельзя напр. не сознаться, что изображеніе брака и первыхъ дней замужества не лишено у нашего автора 3) извъстной доли поэзіи, но это поэзія обычная, обрядо-

<sup>&#</sup>x27; ') Parte IV crp. 92.

<sup>)</sup> Parte III, p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Parte Y.

вая, эпическая: это та же поэзія, какую представляеть свадебный обиходь любаго народа, еще не вышедшаго изъ эническаго строя; чувствуется, что въ почвъ, на которой стоишь, культурныхъ элементовъ количественио больше, но принципъ, ихъ объединяющій, одинъ и тотъ же тамъ и здъсь.

Авторъ хотбль бы тотчасъ приступить къ дблу, т. е. познакомить насъ съ дъвушкой, дождавшейся мужа (dappoi ch' ella e giunta al marito 1), но онъ предлагаетъ напередъ нъсколько общихъ совътовъ невъстъ, съ постоянной ссылкой на существующіе въ странъ обычан (considerata l'usanza del loco.) р. 98, Ouella maniera, modo ed osservanza. Che da el paese p. 101 ит. п.). Стыдливость и боязливость (vergogna, temenza e paura)-воть что полжно отличать ее; въ день обрученія, скромно потупившись, она не должна подавать руки первая, а подождать, чтобы ее взяли, будто силой; на заповъдныя слова: согласна ли она (vole' voi consentire), отвъчать лишь но третьему разу, и чъмъ она моложе, тъмъ болъе чиниться и показывать сопротивленія. По окончаніи обряда ей следуеть еще некоторое время оставаться съ дамами и съ мужемъ говорить немного и боязливо, какъ бунто она вошла въ дремучій лісь, изъ котораго ність выхода (selva molto dubiosa). Бываеть, что въ тоть же день ее ведуть въ мужній домъ; въ такомъ случав она можетъ новсть чего-нибудь у себя въ комнатъ, чтобы на людяхъ показаться умъренной и т. п. Переходя затъмъ къ свадебнымъ обрядамъ, авторъ съ любовью останавливается на описаніи королевской свадьбы. предоставляя всъмъ другимъ классамъ примъняться къ этой обрядности въ большей или меньшей степени. Намъ это описаніе тъмъ дорого, что оно позволяетъ составить ириблизительное понятіе о степени свъжести, съ какой въ классахъ, сравнительно развитыхъ, сохранялись старые эническіе обычаи.—Невъста прибыла, изъ близка ли, изъ далека ли, и отдыхаетъ передъ объдомъ; тутъ она знакомится съ дамами и другими домашними. и всъмъ кланяется скромненько, и тестю и тещъ особливо. Она не словоохотлива, не спрашиваетъ сама, а если ее спросять. отвъчаеть, и тогда говорить тихо, немного и робко. Но воть раздались звуки музыки, и поэть пускается въ описаніе пира. ожидающаго молодыхъ. За богатствомъ бытовыхъ красокъ, на которыя не поскупился художникъ, иногда трудно уловить очертанія картины. Понытаемся.

<sup>1)</sup> Ib. crp. 98.

«Вотъ настаетъ время пира. Звенятъ трубы и всякіе инструменты, сладкія пъсни, а кругомъ что за веселье! Цвъты и зелень, ковры и шелковыя матеріи (zendali) стелятся но земль, по стънамъ нарча (drappi di seta), украшенная бахрамою и шитьемъ. Всюду золото и серебро, столы наставлены, постели нодъ покрываломъ, комнаты убраны, кухни полны различныхъ яствъ, слуги готовы къ услугамъ, и между ними много дъвушекъ. На улицъ идетъ турниръ: но бокамъ кръпкіе балконы, закрытыя лоджін, много рыцарей и храбраго люду, много дамъ и дъвушекъ великой красоты. — Старушки затворницы, обрекшія себя на служение Богу, должны быть угощены на дому. — Наконецъ приносять вина и дессерть, фрукты разнаго рода. Птички поють въ клъткахъ и на крышъ, прыгаютъ олени, косули и лани: въ открытыхъ садахъ, откуда разносится ароматъ, гончія собаки бъгаютъ въ запуски; испанскія собачки пъжатся на рукахъ дамъ, но столамъ расхаживають попуган, летають соколы, кречеты. ястребы, коршуны; у дверей готовы осъдланныя лошади, всъ двери настежъ, а въ залахъ ученые сенешалы и другіе служители заботятся о порядкъ, сообразуясь съ качествомъ прибывшихъ гостей. Здъсь хлъбъ только крупичатый (di manna). И какое ясное стоить время! Новые красивые фонтаны быоть но разнымъ мъстамъ».

Снова раздаются звуки трубъ и женихъ является съ своими провожатыми; дамы приводятъ невъсту и сажають ее за столъ. Разговоръ идетъ про любовь и веселье; одна невъста молчалива, говоритъ лишь по необходимости, не позволитъ себъ замъчанія служащимъ; она смущена, но такъ, что, кажется, одинъ только страхъ мъшаетъ ей быть веселой: Solo paura le vinca il diletto. Хорошо ей, прибавляетъ наивно авторъ, вымыть руки предварительно, чтобы нередъ объдомъ, при общемъ омовеніи, вода не оказалась слишкомъ грязной.

По окончаніи нира и вкоторыя изъ дамъ отправляются къ себъ, другія расходятся но комнатамъ, и лишь немногія остаются при невъсть для ен охраненія (che a sua guardia stanno). Всь къ ней нодходятъ и утышнютъ; говорятъ, что бояться ей нечего, что мужъ уъхалъ, и она со всьми и вжио прощается и илачетъ: Addio, addio!—Описаніе брачной комнаты и брачнаго ложа отпичается эпическою изыскапностью: на нологь звъзды, солице и мъсяцъ, но краямъ свътятъ четыре рубина, нерина покрыта невиданной тканью изъ рыбьей шерсти (lana di pesce) и набита

перьями отъ птицы феникса; но одёнду узоры въ романскомъ стилё: птицы, рыбы и всякіе звёри, обрамленные виноградной дозой, вётви у ней изъ жемчуга. листья изъ чудодёйственныхъ камней, посреди всего вселенная изображена въ видё круга: тамъ птички сидятъ въ окнахъ и ноютъ; если захочешь—примолкнутъ; тутъ же собаки служатъ тебё, если ихъ кликнешь. Все это обличаетъ фантастическія измышленія романской эпохи и не безъинтересно для исторіи искусства. Пёвчія птицы напоминаютъ намъ подобную же черту въ извёстной былинё о Дюкѣ Степановичѣ и Чурилѣ Пленковичѣ.

«Все это ваше» говорять ей мамки, «вы однъ будете почивать въ этой постель, а мы станемъ сторожить васъ здъсь обокъ. И онъ показывають ей на смежную комнату; а между тъмъ, какъ скоро молодая заснула, выходятъ потаеннымъ ходомъ и предаютъ ее мужу (il tradimento dicono a costui). Ero точно также одъли, умыли, причесали русыя кудри, онъ остался въ одномъ камзолъ, у дверей опочивальни его раздъваютъ, и провожатые, равно какъ и мамки, остаются снаружи. Войдя въ комнату, онъ крестится; а тамъ свътло, свътять камни, свътится молодая (Та sprendor grande, e la Donna, e le pietre): она, кажется, спитъ. Тогда по данному знаку птички начинаютъ пъть, сначала тихо, то одна, то другая, потомъ громче и громче. Молодая пробуждается со вздохомъ. Кто тамъ? — Я, тотъ. кого привела сюда твоя краса. — Она въ смущения, начинаетъ звать мамокъ. — Я прогналъ ихъ, отвъчаетъ молодой. — Она хотъла бы встать и одъться, но платье унесено. «Я прошель сюда сказать тебъ лишь нъсколько словъ, говоритъ молодой; выслушай меня, и я уйду». -- Но въдь это низко! Возможна ли такая измъна со стороны человъка, столь учтиваго и разумнаго, къ женщинъ изъ чужой земли (Di strano paese)? И еще въ его же домъ? Я надъялась быть здъсь безопасной, а теперь вижу, что мив умереть со страха. - Молодой, однако, добивается, чтобъ его выслушали, и ему позволяють объясниться подъ условіемъбыть краткимъ. «Юная красавица, начинаетъ онъ, мудрое созданіе (saggia creatura), Богомъ сотворенная въ такой невиданной красъ, что всъ на тебя не надивятся! Откуда у тебя столь прекрасныя очи? Кто вложиль въ нихъ этотъ взоръ, вызывающій любовь? Кто окружиль ихъ пебесными ръсницами? Кто устроилъ красивыя руки? Гдъ взяла ты розовыя губки и твои ли эти нъжные пальчики? Кто начерталь эту бълую шею и строй-

ный рядь зубовь? Откуда у тебя этоть небесный голось? Скажи, ради Бога, потому что я пришель сюда лишь затъмъ, чтобы узнать это и, узнавши, оставить тебя въ поков». Начавшись на тему объ измънъ, разговоръ продолжается далъе въ томъ же иносказательномъ тонъ, иногда напоминая страстные порывы «Пъсни прснед», болре всего приближаясь къ средневъковымъ аллегоріямъ, гдв любовь изображается то охотою, то турниромъ, иногда въ образахъ осады и замка, куда любовникъ ищетъ проникнуть подъ покровительствомъ dame Ovseuse и Bel-Accueil'я, но гдъ Jalousie и тому нодобныя аллегорическія силы охраняють девственную розу. Когда молодой изъявляеть «увидъть всю твою красу, чтобы онъ могъ пересказать о ней нопробно», онъ слышить такой отвътъ: «Грудь моя нъжная, скромная; ея бълая кожа не знаетъ пятенъ; на ней два сладкихъ душистыхъ яблока, они сорваны съ древа жизни, что стоитъ посреди Вокругъ таліи меня опоясало Удовольствіе, Чистота и Нъжность; она простерла прозрачную, какъ кристаллъ, одежду, спускающуюся до кольнь. Тамъ обитаетъ Иввственность въ золотой, блестящей гирляндь; она сильно страшится, когда слышить, что о ней говорять, -- но вы услышите: я стану говорить тихо, чтобы не испугать ее»  $\Pi$  т.  $\Pi$ .  $^{1}$ ).

золотаго вънка дъвственности добивается молодой; какъ рыцари на турнирахъ являлись съ вуалью либо рукавомъ отъ илатья любимой дамы, такъ и онъ объщаетъ носить его въ сраженіяхъ, какъ символъ любви (Che portar per tuo amor voglio in battaglia). И дъйствительно, на слъдующій день молодой король является въ залу съ повымъ вънкомъ и въ коронъ поверхъ него. Намъ кажется, --- и сравнительное изучение брачныхъ обрядовъ это подтверждаетъ, --что послъдняя черта имъетъ основаніе вполит реальное, бытовое. Нтть сомитнія, что и это описапіе свадьбы и вся впутренняя постройка трактата Барберино, исполнены въ чисто аллегорическомъ стиль: Verginità, Piacere, Tenerezza наноминаютъ Roman de la Rose; но ясно чувствуется разница между аллегоріей измышленной и той, которая, касаясь реальныхъ сторонъ жизни, только вложена въ готовыя рамки обычнаго символизма. Торжественное одъвание и раздъвание молодыхъ, причитанія невъсты—достаточно пзвъстны изучавшему эпическій обиходъ жизни любаго народа; сюда же

<sup>1)</sup> Mansi, ib. parte V, crp. 112-113.

мы нричисляемъ и вънокъ дъвственности, соединившій въ себъ и corolla римскихъ невъстъ и заповъдный сіпсинии, который разръшаль новобрачный 1); эпическаго склада разговоровъ между молодымъ и молодою не въ состояніи скрыть отъ насъ никакія реторическія прикрасы. Подъ всёмъ этимъ кроются несомивнио бытовыя черты, какъ и въ тъхъ играхъ. которыя авторъ относить на третій день послѣ свадьбы, — на описаніи втораго дия мы останавливаемся, какъ для насъ не интересномъ. Мы говоримъ о такъ называемомъ giuoco d'amore. Это была одна изъ многихъ общественныхъ игръ, остававшихся въ модъ до ноздияго времени, хотя ихъ коренной смыслъ давно затерялся. Первоначально онъ могли стоять въ связи съ майскими празднествами, какъ празднествами любви. Если это такъ, то мъсто giuoco d'amore среди брачныхъ обрядовъ объясняется само собою. Для полнаго разумьнія сльдуеть помнить, что между молодою и молодымь существуеть обвинение въ намънъ, стало-быть расиря, которую слъдуетъ покончить миромъ.

«На третій день вмѣстѣ съ солнцемъ поднимается граціозное общество того и другаго пола. Дамы приходятъ и ведутъ королеву въ садъ, среди розъ и фіалокъ. Здѣсь собственными руками она начинаетъ плести гирлянду, въ подарокъ королю, и такъ говоритъ: «пойди къ набольшому въ домъ (al maggior dell'ostello) и и ничего обо миѣ не говори, коли дорога тебѣ жизнь, а скажи такъ: дама, которую вы взяли измѣной (che tradito avete), носылаетъ вамъ эту гирлянду». Дамы заговорили кругомъ: «Мадонна, скоро же вы съ нимъ помирились, и хороша та война, что такъ скоро вершается миромъ».

Королева. Стало-быть, вы совътуете миъ продлить войну? А я такъ думала ее покопчить, отдавшись на милость тому, кто ее началъ.

Дамы. Мадонна, вы сами это рѣшили, не позвавши насъ къ совъту.

И всѣ кругомъ смѣются. — А послапная идетъ къ королю, кладетъ ему въ руку гирлянду и передаетъ порученіе; этотъ сообщаетъ его баронамъ, а дѣвушка пока ждетъ отвѣта. Такія слова говоритъ король: «Пойди къ той, кто послалъ тебя; я пе знаю, кто она, по думаю, что та, которая похитила самую дорогую

<sup>1)</sup> Festus, Corolla, Cingulum (y Κατγιμα: Zona); Varro: γερὸντιδιδασκάλφ. Cunu. Polydori Vergilii Urbinatis, De inventoribus rerum, cap. IV.

для меня вещь. Если она пострадала отъ измъны и говоритъ, что я въ томъ виновенъ, то не измѣна, а мщеніе заставило меня обратить на нее новыя стрълы. И пока она не возвратить миъ нохищеннаго, я все буду усиливать удары; смерти ей бояться нечего» - Мадонна и дамы сидять среди цвътовъ: кто плететъ вънокъ, кто ноетъ, кто собираетъ розы кому-нибудь въ подарокъ. Вотъ возвращается посланная, всф бфгутъ къ ней на встръчу, смъясь, и ведуть ее передъ королеву. «Мадонна, говорить она, колънопреклопясь, я умираю: ръчи короля поразили меня такъ сладко, что я не знаю что и сказать». И она падаеть въ изнеможеніи, побъжденная: ей въ лице бросають розы, фіалки и другіе цвъты, по ничто не помогаеть; кругомъ нея танцують, поють, зовуть ее по имени, щупають нульсь, растираютъ руки. «Я хочу смерти», проговорила она, наконецъ, и болъе ни слова; тутъ ее нокрываютъ цвътами и ставять креслюбовныхъ лилій. — Другую дівушку шлеть королева туда-же съ наказомъ-передать все какъ было, но порядку, и спросить отвъта. Она пришла передъ короля, но еще не усибла миновать первой двери, какъ отъ лица его королевскаго величества Амуръ метнулъ свою стрълу, которая угодила ей въ сердце; она заплакала. Увидъвъ ее раненной, король посылаеть двухъ кавалеровъ-отвести ее въ садъ, разспросить обо всемъ, и что передала первая посланная. Они идутъ, ведя подъ руки дъвушку, которая падала; видять великую королеву сидящую; отъ ея лица распространяется сіяніе, которое мгновенно поражаеть того и другаго. Туть не помогли ни цвъты, ни что другое, они надають мертвые, а королева смъется, думаеть, что все это одив шутки и насмвшки. Третью посланную она снаряжаетъ, на этотъ разъ старуху, которая случайно находилась на-стражъ при садъ; она идетъ вооруженияя и ничего не боится. Такъ наказываеть ей королева: «Разскажи обо всемъ, что ты видела, и спроси, какой ответь даль король первой посланной; только инчего не говори, какъ я тебя наставляла». — Старуха прибыла ко двору; съ торжествомъ встрвиаютъ ее бароны. «Разсказывай, что новаго», велить ей король.—Я затъмъ и пришла; слушайте всъ, нусть и король послушаетъ великихъ въстей. — «Слушайте, слушайте, слушайте», звенить труба. — Беритесь за оружіе, говорить старуха, потому что Амуръ сталь василискомъ для всякаго изъ васъ, кто только перейдетъ къ женщинамъ. Не сумъю сказать, гдъ туть опасность, толь-

ко я видъла тамъ уже четырехъ убитыхъ Я спаслась, потому что Амуръ меня не видълъ, ни я его, и это мое счастье: уже много времени тому, какъ я перестала его бояться. Такъ она сказала, и король и бароны всв поднялись, бъгуть въ садъ, а Амуръ туть какъ туть, стръляеть туда и сюда, нанося столько ударовъ и такіе жестокіе, что еслибъ не множество врачей, не многіе спаслись бы, — а иные убиты. Увидъвь опасность однихъ, отчанние положение раненыхъ, король?виъстъ съ королевой думаютъ удалиться, и всъ слъдують за ними, кто съ произеннымъ сердцемъ, кто съ вскрытой грудью, иные съ другими ранами и ушибами. Страхъ разбираетъ королеву; она хватается за илатье короля, Амуръ ударяеть ее крыльями но рукамъ въ то время, какъ тотъ ее утъщаетъ. Самъ король боится и кричитъ. - Вътеръ поднимается, разсъвая цвъты; туть не поможеть ни шлемь, ни стальной шишакъ, щиты ломаются, всюду онасность; всъ стремятся выйти, а дверь заперта, и служители Амура стоять у входа съ коньемъ въ рукахъ, и никому не даютъ пощады. Тогда общимъ голосомъ признаютъ себя побъжденными бароны и дамы, которыя тамъ были; всъ они-плънники Амура, и корольи королева, и всъ толкують, на какихъ условіяхъ ему сдаться; наконецъ, признаютъ его своимъ госнодиномъ. Увидъвъ себя на высотъ власти, Амуръ отважно новелъваетъ, чтобы король со своими и королева съ ея приближенными отдали ему честь и поклоненіс (reverenza et onore) и какъ скоро это сдълано но общему согласію, вътеръ упаль. Всъхъ успоконваетъ Амуръ, велитъ принести передъ себя рапеныхъ и убитыхъ и говоритъ падъ ними такія слова: «Удары мои таковы, что кто думаль отъ нихъ умереть, обрътется къ вящей жизни. Встаньте же и не сните болъе вы, казавшіеся мертвыми, потому что я бодрствую; и раненымъ я приношу избавленіе отъ смерти». -- Такъ говорить Амуръ, и мертвые воскресають, раненые ободряются» 1).

На третьемъ див по замужествъ кончается ноэтическій уголовъ въ жизни женщины, какъ представляеть ее Барберипо.

Мы знаемъ, какого характера эта ноэзія и какъ тѣ же самыя нредставленія обусловили всѣ другія, самыя прозаическія стороны жизни, которая идетъ теперь для женщины одной силошной трудовой полосою, никогда не выбивающеюся изъ эпической формулы. Такъ, рядомъ съ Giuoco d'Amore, авторъ предлагаетъ мо-

<sup>1)</sup> Parte V. pp. 120-5.

лодой двънадцать разумныхъ предостереженій (cautele), которыя ей необходимо помнить въ первые дни послъ брака. Черезъ двъ недъли она уже внолиъ женщина, и ей дается новый рядъ совътовъ, извлеченныхъ изъ какого то философа (lo filosafo), Экклезіаста, Эмиссена (?), изъ собственной книги автора--- Documenti d'amore, и неизвъстной намъ Libro di Madonna Mogias d Egitto, che s'appella Libro del ficca l'arme del сиоте цитуются провансальские поэты, и какая-то madonna Lisa di Londres; изъ Pier a Vidal я приводится правственный афоризмъ и въ подтвержденіс-его же новелла, изреченіе изъ трактата и Масера Bamondo d'Angio: «Знаешь—ли ты, какая женщина можеть быть названа хорошею? Та, что прядеть и думаеть о веретень, что нрядетъ ровно и безъ узловъ, та, что нрядетъ и веретено у ней не вынадаеть, что нряжу сматываеть ровно и знаеть, полно ли веретено, или только до половины». Все это толкуется иносказательно, наир., что та женщина хороша, которая всегда ровна, заботлива, не неремънчива, не развлекается пустяками и т. н.; а намъ наиоминаетъ идеалъ дантовскаго Каччьягвиды и его женъ, сидящихъ al fuso edal pennecchio (Par. с. XV). -- Мы видъли выше, что и нашъ авторъ при воснитании дъвушки совътуетъ ей заниматься рукодъльемъ; тенерь, не довольствуясь 12-ю нредостереженіями и правилами философа, онъ непосредственно предлагаеть еще 34 наставленія, которыми должна руководиться молодая жена. Первое, разумъется, любить и бояться Госнода; но есть и другія, болже частнаго характера: если, напр. мужъ заказываетъ у портнаго платье, ей хорошо быть при этомъ, потому что она знаетъ вкусъ мужа и что къ нему идетъ. Если онъ одънетъ обновку, хороша ди она или ивтъ, надо ее похвалить и взглядомъ и на словахъ; если ему моють голову. то и при подобныхъ житейскихъ мелочахъ ей слъдуетъ присутствовать.

Наставленія обнимають самыя разнообразныя случайности жизни: какъ держать себя при посъщеніи медика, какъ быть, если она замътить расноложеніе мужа къ другой женщинь, или если онь бьеть ее самое. Это, разумъется, не пристойно (assai si sconvegna), но если бы случилось, то лучшій способъ понудить его отстать отъ дурной привычки есть терпъніе и молчаніе, смъшанное съ боязнью е sofferire tacer con temenza. Если эти выходки повторяются часто, потому что способъ и степень дъйствія бываютъ различны, смотря но людямъ, то надо совътываться

съ друзьями и сдълать такъ, чтобы причиною всего представилась она сама, или какой-либо ея проступокъ; а тамъ истина возьметъ свое 1). Это тотъ же принципъ, который заставляетъ автора въ другомъ мъстъ присовътовать женъ смиренно переносить волокитство мужа, не потому, чтобы она его оправдывала, а нотому, что такимъ образомъ онъ скоръе можетъ исправиться 2). Обычай наставлять жену плеткой былъ очень распространенъ въ средніе въка 3), и если Франческо какъ будто и не одобряетъ его въ супружествъ, то онъ самъ же и рекомендуетъ его для сварливыхъ женщинъ: «женщина гнъвливая и легко выходящая изъ себя ръдко играетъ почетную роль въ хозяйствъ, иногда ей достается и палкой 1); не худо бы приложить это средство и къ тъмъ, что върятъ обманчивымъ гаданьямъ: женщины, часто ходящія къ гадальщику и возвращающіяся домой обманутыя,—гръшно па васъ пожальть налки!» 5).

Мы можемъ оставить здъсь наше изображение средневъковой женщины по Барберино, потому что нриведеннаго достаточно, чтобы судить о характеръ цълаго. Изъ плотной съти обычныхъ Формулъ, гдъ все предусмотръно, разсчитано и отмъчено печатью однообразія, не представлялось, новидимому, никакого выхода. А между тъмъ чувство не могло на этомъ успокоиться, порывы личной мысли проложить себъ собственную стезю, которая вывела бы изъ темнаго лъса традиціонной мудрости, должны были сказываться не разъ. Понятно, что то и другое стремленіе указывало на какіе-то внъ-соціальные идеалы, выходнвшіе изъ общества, которое продолжало жить и думать по поэтической рутинъ; понятно также, что при существующихъ условіяхъ эти стремленія оставались въ зародышь, не пройдя нолу-пути, затертыя косностью окружающей среды. Мы уже знаемъ, какъ эническая фраза овладъла средневъковой лирикой, сообщивъ ей однообразіе. Формализмъ церковнаго обихода и условной религіозности, быстро вошедшей въ ту же колею, подъ вліяніемъ преобладающаго строя мыслей, естественно, не могъ удовлетворить

<sup>1)</sup> Ib. p. 145.

<sup>\*)</sup> Ib. p. 131.

<sup>3)</sup> См. Dunlop-Liebrecht прим. 323 и Roquefort, Glossaire s. v. Resnable

<sup>4)</sup> Parte XVI, p. 255.

<sup>5)</sup> Ib. стр. 256 Бить дътей также совътуется, parte XIII p. 236: Battilo quando mangia, O terra, o pietre, ocenere, o carboni; если дитя ударится о камень или птица клюнетъ: Fa che quel batta in luogo di vendetta. Ib. p. 237.

върующихъ, - и вотъ человъкъ бросается въ бъгство, въ лъсъ, въ горы: вдали отъ общежитія илодятся монастыри, основываются центры новой жизни, порвавшей всякую связь со старою. Точно также неудовлетворение схоластикой выразилось бъгствомъ въ области самой чистой, самой личной мистики. Не прошло много времени, какъ всъ эти порывы парализуются средою, становятся ея функціями, начинають выражать ея содержаніе, одъваться ея формализмомъ: общество нритягиваетъ подвиги отшельничества отлились въ условную эпическую форму, даже мистицизмъ получаетъ очень опредъленную догматику, въ мистические восторги вносится норядокъ, и легенды этого періода напоминають сколки съ одного общаго типа. То же самое стремленіе къ выходу и то же паденіе послъ неудачи замъчаемъ ны и на идеалъ женщины. Мы обыкновенно встръчаемъ улыбкой странный для насъ вопросъ, поднимавшійся, по словамъ Нострадамуса, на провансальскихъ courts d'amour: о возможности любви въ супружествъ. Между тъмъ этотъ вопросъ характеристичень въ высшей степени, выражая наглядно, какъ мало удовлетворялось чувство существующими условіями семьи и брака, гдъ жена играла страдательную роль, гдъ дъвушка была только приготовленіемъ къ женъ, и не было мъста для любви самой по себъ, потому что и женщина сама по себъ не понималась внъ существующихъ общественныхъ положеній. И вотъ, какъ монастырь становился вив общества и мистицизмъ указывалъ на заоблачныя пространства, такъ трубадуры начинаютъ строить идеалъ женщины за предълами семьи и обычая. Искомая женщина не жена и не дъвушка, она непремънно жена другаго, она окружена всёми тёми преимуществами, которыя дёйствительность не представляла-и, наобороть, лишена ея стъсненій. Ей придана извъстнаго рода самостоятельность, которой она не имъла на дълъ: въ понятіяхъ феодальнаго въка таково было положеніе сюзерена, и она не только вольна располагать собою, но и къ своему любовнику относится, какъ къ вассалу, который добивается чести быть ея рыцаремъ; она не приносить болье жертвъ, а сама требуетъ жертвъ и самоотверженія. Всъ прелести любви и красоты переносятся на этотъ идеальный образъ, протестующій противъ дъйствительности. По слъдамъ этого протеста, совершающагося при участіи посторонняго культурнаго преданія, на которое будетъ указано особо, мы послъдовательно доходимъ до болъе отвлеченнаго пониманія любви, до туманныхъ аллегорій Арно

Даніэля, котораго такъ высоко ставиль Данте, до платоническихъ грезъ Данте и Петрарки, разработывавшихъ далъе струю, впервые открытую трубадурами. Мы признаемъ особое значение этой страсти къ аллегоріи; это было первое усиліе мыслиотвлечь отъ фактовъ ихъ идеальное содержание и построить на немъ новый норядокъ вещей. Въ этомъ смыслъ мы и за аллеropiями Moralités признаемъ преимущество передъ эническимъ пошибомъ средневъковыхъ мистерій, хотя здъсь разница припоневолъ характеръ спеціально-литературный. Но время побъды еще не настало, и массовыя идеи въка пока одерживають верхъ. Вскоръ аллегоріи Арно Даніэля становятся общимъ мъстомъ, весенніе вадохи повторяются монотонно и на тонкіе разговоры о любви ложится такой однообразный эпическій колорить, что новые изследователи, трудно переносящіеся на пережитыя точки зрънія, поневолъ могли принять за реальное распространение такъ-называемыхъ courts d'amour, что въ большинствъ случаевъ было лишь неизбъжнымъ фактомъ эпическаго повторенія. Мы указываемь здёсь въ доказательство на XVIII и XIX части разобраннаго нами трактата Барберино: di certe contenzioni, Di mottetti di Donna a Cavaliere, Ancor di Donna ad altri quali sieno, — гдъ кавалеръ, между прочимъ, доказываетъ, что женщина ниже мущины и потому такъ названа: Е рего fue detta Femina, perocche fe'men ch'alcun altro animale, и дама защищается такой же курьезной этимологіей: e però detta é femena, perché la fe'mena, e fe, guberna 1). Были и другія частныя причины, почему идеалъ трубадуровъ, задуманный столь широко, оказался столь неустойчивымъ и непроизводительнымъ: протестуя противъ крайностей существующихъ понятій, касаясь самыхъ пасущныхъ требованій чувства и личной свободы, онъ поневоль самь вдавался въ страстную крайность, откуда не было болъе выхода, и представлялась одна лишь возможностьбезконечно вращаться въ одномъ и томъ же кругъ повтореній. Но главная причина неуспъха была та, что идеалъ трубадуровъ быль сословный, рыцарскій, стало-быть, въ высшей степени условный. Эта исключительность и отсутствіе естественной почвы дали ему захиръть преждевременно, и онъ скоро долженъ былъ уступить свое мъсто новымъ идеямъ.

<sup>1;</sup> Р. 294—5. Пгра словъ пепереводимая Сл. Cortegiano I. III, с. XCVIII.

Чтобы новыя идеи могли приняться въ жизни, надо было удалить искусственный сословный принципъ и тотъ строй мысли, который неизбъжно является въ его сопровождении. Эту роль принимаютъ на себя города. Они являются естественными посредниками между феодалами и вилланами; въ нихъ мирятся сословія, поступаясь своею исключительностію; рыцари начинаютъ понемногу строиться въ городахъ, хотя на ихъ постройкахъ еще долгое время сохраняется отнечатокъ феодальнаго замка; народу легче было сходиться съ горожанами, потому что здъсь сословная преграда менъе чувствовалась, или ея не было вовсе. Такимъ образомъ, явилась въ жизнь безразличная объективная среда, на которой рыцарь и вилланъ, дама и горожанинъ мирно сходились къ общему признанію человька. Широкое развитие торговыхъ сношеній, которымъ города по преимуществу обязаны своимъ новымъ значеніемъ, расширило умственный горизонть и приводило съ собою массу реальнаго знанія: это помогло подрыть какъ сословную исключительность, такъ и религіозную; замкнутость среднев вковой мысли была окончательно нарушена. Въ странахъ, какъ Италія, и вообще на романскомъ югъ, гдъ преданія муниципія и римскаго соціальнаго устройства должны были сохраниться живъе, все это являлось не столько переворотомъ или вторжениемъ новаго принципа въ нсторію, сколько естественнымъ развитіемъ коренныхъ началъ жизни, дишь временно затертыхъ случайными посторонними вліяніями. Все, что было сказано выше о положеніи среднев вковой женщины, справедливо по отношенію къ Италіи лишь настолько, насколько и ее не нощадило вторжение германизма, и феодальный быть уснъль закръниться на ея окраниахъ, приволя съ собою свои понятія, свою правственность и ноэзію трубадуровъ. Что ни то, ни другое, ни третье не ограничивалось его кругомъ и переходило въ общее достояніе, тому между прочимъ могутъ служить доказательствомъ трактаты Барберино и сильный провансальскій элементь въ птальянской поэзіп первыхъ въковъ. Но это вліяніе чуждое, ясно различаемое; рядомъ съ нимъ народная жизнь должна была развиваться на своеобразныхъ основахъ, завъщанныхъ римскою древностью, подобно тому, какъ рядомъ съ поэтическою школой, воспитавшейся на провансальскихъ образцахъ, новъйшее изслъдование открыло несомнънные сабды чисто народной поэтической школы. -- Мы едва ли ошибемся, если среди этихъ основъ отведемъ не последнее место

преданіямъ римскаго городскаго устройства, которыя сберегались нетропутыя, хотя и забытыя отчасти до обновления ихъ въ средніе въка. Мы, правда, немного знаемъ о правственной физіономін итальянскаго средневъковаго города, не знаемъ, въ какой мъръ развита въ немъ личность, какое мъсто занимала женщина: трудовъ, подобныхъ трудамъ Вейнгольда, Шерра и въ послъднее время Райта, въ итальянской литературъ не существуеть, и мы не беремся пополнить этотъ педостатокъ. Но если въ XIII и XIV-мъ въкахъ и даже ранъе мы находимъ личность вполив развитою, женщину достаточно освобожденной отъ условій средневъковаго гинекея, чему доказательствомъ повеллы, тогда какъ на германскомъ съверъ то и другое едва начиналось, не вправъ ли мы заключить, что тамъ дъйствовали иные принципы, о которыхъ здёсь не имёли понятія, до которыхъ съверу предстояло доработаться тяжелой борьбой?---Помимо освобождающаго значенія городскаго начала вообще, на которое указано выше, были и другія своеобразныя условія итальянскаго развитія, ведшія къ той же цъли. Въковая борьба между папствомъ и имперіей не была для Италіи лишь борьбою двухъ принциповъ свътской и духовной власти, но-еще болъе тоговопросомъ, устоять ли народной самостоятельности передъ притязаніями всемірнаго императорства. Такимъ образомъ, здёсь впервые быль поднять голось во имя народности противъ сословно-феодального уклада, увънчанного имнераторствомъ и грозившаго охватить всю Европу. Чёмъ далёе, тёмъ болёе крённетъ это народное самосознаніе, доходя до навоса Italia mia Петрарки; нужды нътъ, что онъ проявляется у него реторически, обуваеть римскій котурнь, какъ и въ сповидёніяхъ Кола ди Ріенци, въ увъщаніяхъ Салутати и поздиве въ ръчахъ Поркари: нодъ звонкой фразой часто скрывается очень серьезное требованіе свободы. Съ протестомъ антисословнымъ, который отличаеть выходъ изъ среднихъ въковъ, соединяется и протесть личности иротивъ эническаго строя жизни, который неизмѣнно сдерживаеть всв ен проявленія. На эту совивстность мы усивли указать уже выше. Въ Италіи это освобожденіе личности обусловилось самымъ характеромъ политической борьбы. Поставленные между наиствомъ и императорствомъ, изъкоторыхъ каждое преслъдовало себялюбивыя цъли, не заботясь о народной политикъ городовъ, последние поневоле должны были идти то съ однимъ, то съ другимъ, смотря по тому, кто нодавалъ имъ руку помощи

и искалъ на нихъ опереться. Отъ того нонятіе гвельфовъ и гибеллиновъ не устойчивое: сегодня гвельфы, завтра гибеллины, сегодня съ напой противъ императора, завтра съ университетомъ и кодексомъ Юстиньяна противъ церкви и ея декреталій. Такая обоюдоострая роль, созданная обстоятельствами, необходимо подрывала въру во всъ наличныя, общественныя и нравственныя опредъленія. Когда критерій правды и добра могъ, такимъ образомъ, мъняться со дня на день и, несмотря на то, лавать законность всякому совершившемуся факту; когда этотъ самый фактъ отвергался, лишь только обстоятельства нобуждали обратиться къ другому источнику права, столь же освященному традиціей. -въра въ ея непогръшимость исчезла, потому что созналась возможность выбора. Такъ между политикой панства и имнеріи. принципами которыхъ оцфивались до тфхъ поръ всф явленія соціальной жизни, созидалась втихомолку народная политика городовъ, пользовавшаяся той и другой для своихъ выгодъ и лавировавшая между ними, когда полезнъе было остеречься отъ дъйствія; когда, говоря словами Данте,

## a te fia bello Averti fatto parte per te stesso (Parad. XVII, 68-9).

Это-политика эгонзма, несомновно вызванная стремлениемъ къ освобожденію въ смыслѣ народности, если и допустить, что стремление ощущалось смутно, и немногие избранные сознательпо выставили его въ принципъ своей дъятельности. Критерій этой новой политики-разсчеть, вся цѣль - въ усиѣхѣ, и вопросъ о средствахъ опредъленъ тъми неразборчивыми отношепіями къ панству и имнерін, на которыя мы указывали выше. Однимъ словомъ, средства не разбираются въ виду освящающей нхъ цъли; область нозволеннаго въ этомъ отношени не отдълена отъ запретнаго. Вызванная необходимостью протеста, выработанная итальянскими городами, развитая тиранніей XIV-го и синьоріей ХУ-ХУІ-го въковь, эта теорія возводится потомъ въ перяъ созданія Правителемъ (Il Principe) Макьявелли. Къ этой книгъ обыкновенно относились съ ненониманиемъ; но изъ какого бы лагеря пи выходила опънка, блестящая характеристика невольно выдвигала ее первый планъ, ее изона лировали, передъ ней забывалось все окружение, задатки прошедшаго и зародыни будущаго. Къ ней относились слишкомъ

лично, слишкомъ близко. Такъ, стоя нередъ колонной античной работы, мы въ состояніи оцфинть ее лишь въ мелочахъ, въ тонкихъ линіяхъ пьедестала, въ рфзьбф капители, и, лишь отойдя на извфстное разстояніе, поймемъ ея органическое мфсто въ строю колоннады. Только въ исторической перспективф понимается значеніе культурнаго факта, и съ этой точки зрфнія намъ кажется, что книга Макьявелли едва ли оцфиена по достоинству.

Переворотъ въ политическихъ теоріяхъ не могъ не сказаться соотвътствующимъ развитіемъ личности. Не даромъ характеристика и біографія занимають видное місто въ итальянской литературъ первыхъ въковъ: такимъ попиманіемъ индивидуальности можеть, по меткому замъчанію Буркгарта 1), обладать лишь тотъ, кто уже вышелъ изъ опредъленія расы и развитія до сознанія своей личности. Эгоизмъ новой политической теоріи должень быль выразиться именно такъ: человъкъ также сталь эгоистичнъе, когда случайности исторической жизни разубъдили его въ состоятельности того эпически-обычнаго уклада, котораго крайнимъ выраженіемъ были общественныя теоріи среднихъ въковъ. Онъ также сбросили съ себя опеку обычности, начинаетъ самъ себъ служить опредъленіемъ, преслъдуя свои собственные интересы, пользуясь людьми и обстоятельствами, или въ борьбъ съ ними; старые критеріи, нравственные и соціальные, отступаютъ нередъ такимъ сильнымъ заявленіемъ личнаго принципа дъйствія; они игнорируются, если еще не отрицаются вовсе. Туть всв матеріалы для образованія характера, а мы знаемь, какіе сильные характеры произвела эпоха итальянских тирапній, республикъ и кондоттьеровъ.

Лучшимъ выраженіемъ этого культурнаго переворота въ понятіяхъ итальянскаго общества служитъ литература новеллъ: мы разумѣемъ, но преимуществу, новеллы перваго періода итальянскаго Renaissance: Боккаччьо, Саккетти, Ser Giovanni м т. п. первое, что мы въ нихъ замѣчаемъ,—это отсутствіе сословной типичности, производящее съ перваго взгляда внечатлѣніе однообразія, которое съ художественной точки зрѣнія можетъ не удовлетворить; мы, пожалуй, отдадимъ въ этомъ отношеніи преимущество мастерскимъ характеристикамъ клерка, рыцаря, пріорессы и т. д. Кептерберійскихъ разсказовъ. Но не надо забы-

<sup>1)</sup> Die Cultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch von Iacob Burckhardt, (Basel, 1860), crp. 328 1-го изд.

вать, что Чосеръ уже имъль передъ собою итальянскихъ новеллистовъ, окончательно норфшившихъ съ исключительностью эпическихъ тиновъ; что, прійдя послѣ побѣды, онъ легко могъ оттаться ихъ воспроизведенію съ тъмъ спокойствіемъ, какимъ обыкновенно сопровождается сознание чего-нибудь пережитаго и какое необходимо для всякаго художественнаго творчества. Для насъ, привыкшихъ смотръть съ исторической точки зрънія, самъ однообразный стиль итальянской новеллы представляется нрогрессомъ-въ смыслъ освобожденія человька отъ сословныхъ опредъленій эпоса. Тысячи лицъ движутся нередъ нами, въ пестрой толив проходять короли и плебеи, крестьянки и высокородныя дамы, шуты и артисты, монахи и султаны-все это одни виъшнія отличія, которыя нечезають въ общемъ круговорот страстей, общечеловъческихъ разсчетовъ и побужденій, неудержимо стремящихся превратиться въ дъло. Всъ эти люди перебывали въ самыхъ разнообразныхъ положеніяхъ жизни и умъли выпутываться изъ нихъ умомъ и сметкой или погибали безвременно, когда не разсчитали силъ. Иногда, правда, какой-то странный Фатализмъ судьбы, съ которой нельзя сосчитаться, прозвучить грустною нотой среди веселаго дня, а затъмъ суматоха и шумъ поднимаются пуще ирежняго. Туть выше всего умълость; умънью найтись во всёхъ обстоятельствахъ отдана вся похвала; за то какой гомерическій сміхь возбуждаеть наивность супруга пли неумълое ханжество монаха! Пусть обманъ, лишь бы удачный, потому что идеалъ удачи царитъ надо всъмъ: имъ однимъ, а не какими-нибудь правственными соображеніями, измъряется радость и горе, смъхъ и слезы. Женщина также вышла изъ заключенности семьи и свободно движется въ обществъ, испытывая тъ же превратности судьбы: любовная интрига смъняется кровавой драмой, грязная шутка вызываеть двусмысленный отвъть, и бездомное блужданіе по свъту приводить норой къ тишинъ очага. И для нихъ ноклопеніе обычаю замънилось культомъ удачи. У вавилонскаго султана Беминедабъ-дочь неописанной красоты, по имени Алатіэль, просватанная за короля del Garbo. Ее снаряжають въ брачный путь, но у береговъ Майорки корабль разбить бурей, и Алатіэль, спасшаяся съ немногими женщинами, нопадаетъ въ руки какого-то Pericon a da Visalgo, съ которымъ принуждена жить, пока брать Перикона, Marato, не влюбился въ нее въ свою очередь и не убилъ ея перваго обожателя. Та же исторія повторяется потомъ съ двумя братьями ге-

пуэзцами, потомъ съ морейскимъ иринцемъ, аопискимъ герцотомъ, Константиномъ—сыномъ константинопольскаго императора, и турецкимъ султаномъ Осбекомъ. Такъ, путемъ убійствъ и обмана Алатіэль переходить отъ одного любовника къ другому, благодаря своей губительной красотъ, и только подъ конецъ случайнымъ образомъ попадаетъ къ своему жениху. Ловкая выдумка маскируетъ все прошлое, и она, къ великому удивленію, оказывается такою же чистой и невинной, какою была прежде. И знаете ли, какое нравоучение выводить отсюда Боккаччьо? То, что уста отъ поцълуя не убывають, а въчно обновляются, какъ обновляется луна: bocca basciata non perde ventura, anzi rinnova, come fa la luna. Какъ извъстно, это только анекдотическое приложение того общаго правила, какъ часто люди добиваются своего противъ ожиданія и несмотря на различныя препятствія, потому что на эту тему разсказываются всъ новеллы втораго дня Декамерона. Но мы не забудемъ по этому поводу и другаго житейскаго соображенія, которое постоянно вертится на нзыкъ Боккаччьо и новеллистовъ, что скрытый гръхъ на половину прощенъ. Pecato celato—mezzo perdonato, говоритъ монахъ Декамерона, снаряжаясь вовсе не къ монашескому дълу, и то же самое повторяетъ Созія въ романъ Энен Сильвія, когда, не успъвъ помъшать любви Лукреціи къ Эвріану, которая, по его мижнію, могла компрометтировать его госпожу, онъ подъ конецъ самъ начинаетъ устраивать свиданія любовниковъ. «Н употребилъ вст средства, которыя, по мосму разсчету, должны были отвратить отъ недобраго дъла; такъ какъ все это ни къ чему не повело, мив остается только позаботиться, чтобы то, чему суждено сдълаться, сдълалось тайно; все одно—вовсе ли не дълать, или дълать такъ, чтобы другіе о томъ пе довъдались». Это опять одна изъ многочисленныхъ варіацій на извъстную тему: достигать цъли, не останавливаясь на вопросъ, какими путями, и

гать цъли, не останавливаясь на вопросъ, какими путями, и скрывать пути, чтобы върнъе добиться цъли.

Когда въ концъ веселаго карнавала Декамерона мы встръчаемъ блъдный образъ Гризельды, онъ поражаетъ насъ не какъ диссонансъ, а скоръе какъ умно разсчитанный контрастъ, будто вечерній звонъ, доносящійся въ городъ изъ далекаго феодальнаго лъса. Мы понимаемъ теперь, почему эта слезливая идеализація феодальнаго быта должна была въ особенности прійтись по сердцу Петраркъ, тоже сантиментальному и поклоннику трубадуровъ. Онъ даже перевель ее по-латыни (De obedientia et

fide uxoria Mythologia) и любилъ разсказывать въ кругу пріятелей; въ этомъ видъ слышалъ ее Чосеръ, можетъ-быть, отъ того падуанскаго клерика, на котораго онъ указываетъ въ Canterbury tales.

I will you telle a tale, which that I Learned at Padowe of a worthy clerk. As proved by his wordes and his werk. He is now deed, and nayled in his chest. Now God give his soule wel good rest! Frances Petrark, the laureat poete, Highte this clerk, whos rethorique swete Enlumynd al Itail of poetrie 1).

Какъ бы то ни было, диссонансъ или контрастъ, онъ только ярче выставляетъ характеристическія особенности всей картины. Мы брались передать только ея общее впечатлёние: въ ней многое должно поразить насъ; нравственная распущенность, отсутствіе извістнаго декорума, нераздільнаго для насъ съ понятіемъ общежитія: наивность, за которой мы непремънно станемъ отыскивать заднюю мысль и которую назовемъ грубостью. Справедливы ли мы, прилагая такимъ образомъ наши нравственные принципы къ явленіямъ прошлой жизни, -- это другой вопросъ. Каждый въкъ имъетъ право самосуда; только на ночвъ выработанныхъ имъ самимъ представленій, юридическихъ и нравственныхъ, возможна его историческая оцънка. Кромъ того, каждый кодексъ нравственности, если онъ не насильственъ, отвъчаетъ или не отвъчаетъ жизни; тутъ во всякомъ случаъ есть актъ сознательности, въ смыслъ признанія или отверженія. Въ первомъ случав онъ опредвляетъ степень вмвняемости каждаго дъйствія; во второмъ-коденсь является упраздненнымъ, но самый фактъ унраздненія говоритъ, что совершился онъ въ силу новаго принципа, который вытёсниль старый и вступиль въ его права. Между этими двумя возможностями есть третья: прежнія

<sup>1) «</sup>Я разскажу вамъ новъсть, слышанную мною въ Падув отъ одного достойнайнаго клерка, извъстнаго и словомъ й трудами. Его уже ивтъ, и гробъ надъ инмъ закрылся: Господь да успокоитъ его душу! Звали его Франческо Петрарка: онъ былъ поэтъ въпчанный и сладостною ръчью наполнилъ всю Италю—поэзіей». Canterbury tales ed. Wright vv. 7902—7909. Сомивнія относительно пребынанія Чосера въ Италіи и его фактическаго знакомства съ современной ему итальянской литературой, теперь окончательно устранены, блігодаря трудамъ Петслега, Körting'а и счастливой находкъ въ англійскихъ архивахъ, которую Hertzberg оповъстиль въ Jahrb. f. гот. и engl. Liter.

иравственныя представленія утратили свою обязательную силу тля общества, хотя и существують еще номинально, а между тъмъ никакія новыя начала не замънили ихъ въ сознаціи; пътъ ни признанія, ни отверженія; жизнь живется, руководясь ближайшими практическими цълями, обходя широкіе вопросы права и вмъняемости, а между тъмъ въ этомъ обходъ, въ узко-практическомъ разръшени каждаго жизненнаго вопроса, чувствуется модчаливый протесть противъ доживающаго нравственнаго критерія, и собираются незримые матеріалы для построенія новаго. Такъ и въ итальянскихъ новеллахъ первой поры, въ особенности у Боккаччьо, нътъ еще явнаго разрыва съ прошлымъ: оно такъ удобно для смъха и для эстетической идеализаціи, но нътъ и отъявленной критики; и въ то же время мораль, вытекающая изъ каждаго отдъльниго разсказа, незамътно подтачиваетъ существующія условія семейныя, религіозныя и другія, и только поздивйшему времени предоставлено возвести къ одному общему принципу эти разрозненные протесты. Всв переходныя эпохи таковы: онъ нравственно безразличны, потому что онъ эпохи созпанія, и творческимъ усиліямъ исторіи какъ будто мѣшаютъ прочныя загородки и онредъленія, освященныя давностью. При такой постановкъ вопроса обвинять Боккаччьо въ безправственности также немыслимо, какъ и Готтфрида Страсбургскаго въ его Тристанъ и Изольдъ, когда онъ такъ оканчиваетъ описаніе Божьяго суда, который Изольда обощла обманомъ.

l'à wart wol geoffenbaeret,
Und al der werlt bewaeret.
Das der vil tugenthafte Krist
Wintschaffen alseein ermel ist:
Er fueget unde suochet an.
Dâ man'z an in gesuochen kan,
Alsô gefuege und alse wol.
Als er von allem rehte sol.
Er'st allen hérzén bereit
Ze durnähte unt ze trügcheit!
Ist ez ernest, ist ez spil,
Er ist ie swie sô man wil. vv. 13.737—48 1).

<sup>1) «</sup>Тутъ объявилось и било доказано передъ цёлымъ свётомъ, что добродётельный христіанинъ такой же вётряный, какъ отпашной рукавъ; испытайте его: онъ ладится и приноравливается ко всему такъ хорошо, какъ только можно желать; равно готовъ и на откровенность, и на обманъ, будетъ ли это въ шутку или въ серьезномъ дёлё, и всегда окажется такимъ, какимъ хотиге».

Готтфридъ былъ, можетъ-быть, горожанинъ, не рыцарскаго рода: это не только видно изъ его проническаго отношенія къ блестищей вибшности рыцарскаго быта, но такъ заключали и изъ названія Meister, которое онъ носитъ въ противоположность Walter'y von der Vogelweide, Wolfram'y von Eschenbach и др., которые постоянно называются Пегг. Его мъсто во всякомъ случаъ между новеллистами, его протесть одинаковаго съ ними характера.

Своею ренутаціей безнравственности Боккаччьо одолжень впервые XVI въку, приведшему въ своемъ конечномъ развитии къ господству дитературнаго и общественнаго ханжества. Извъстно, какъ это случилось. Эманцинація итальянской жизни и итальянской мысли, начавшаяся при столь блестящихъ условіяхъ, была остановлена, какъ скоро церковь и свътская власть догадались, что въ одиночку имъ не устоять противъ новыхъ требованій, которыя и могли проявиться сильно, лишь благодаря ихъ средневъковой разладицъ. И вотъ движение заторможено, все, обреченное на разрушеніе, возстановляется понемногу, іезуптизмъ старается влить новую жизнь въ обветшалыя формы религіозности, снова выставленъ на ноказъ нравственный кодексъ, въ который никто боль не върить; даже сословное начало обновляется на стуненяхъ принципата, болъе искусственное и болъе цивилизованное но виду. Вся эта реставрація могла быть только вибинею, какою и была на самомъ дълъ; жизнь продолжала идти своимъ чередомъ, по старому пути, но теперь ей приходилось ханжить, маскируясь въ законность и пряча концы отъ полицейскаго взгляда. Новеллисты XVI въка столь же грязны, какъ и прежије, по они уже безправственны сознательно и потому еще грязибе; видно, что они плохо вбрять въ правственныя сентенціи, которыя предзагають въ назиданіе, пересыная ими разсказъ, по посреди самой соблазнительной исторіи никогда не забудуть оставить заднюю дверь открытой, чтобы было куда выйти. Такимъ людямъ наивность Боккаччьо должна была претить; его громкій хохоть надъ соблазнами духовенства и въ его время вызываль увъщанія Джіоваккино Чьяни, — а теперь церковь была всесильна; наконець, у него просто недоставало декорацій, кулисъ, флера, который бы дранироваль слишкомъ откровенную наготу. Въ новомъ обществъ онъ быль неприличенъ, оттого его изгнали оттуда и запретили Декамеронъ, или, ссли позволили въ последствін, то осконивь его для безопасности. Въ римскомъ индексъ запрещенныхъ книгъ онъ красуется и до сихъ норъ, и въ библіотекъ della Minerva вамъ его не выдадутъ.

Такъ, съ легкой руки іезуитскихъ пуристовъ, Воккаччьо прослылъ печестивцемъ, безправственнымъ; опъ—поэтъ сладострастія но преимуществу, pittore della volutta: это даже стало общимъ мѣстомъ при опредѣленіи его литературнаго характера. Замѣчательно, что даже новые изслѣдователи приняли его въ наслѣдіе отъ старшихъ вмѣстѣ съ массой тому подобнаго хлама: потому ли, что, ограничиваясь внѣшпостью явленія, они не дали себѣ труда распознать его внутреннюю суть, или, не потрудясь пересмотрѣть акты обвинительнаго процесса, они приняли на вѣру его рѣшеніе. Разумѣется, они далеки отъ прежнихъ предразсудковъ и, принимая вердиктъ, напередъ готовы оправдать обвиненнаго; для этого есть особая теорія, по которой что прежле считалось виною. Толкуется если не заслугой то внутренней де считалось виною, толкуется если не заслугой, то внутренней необходимостью, жизненнымъ принциномъ дъятельности. Такъ Шоненгауеру Декамеронъ представляется гигантской шуткой Генія человъческаго рода, забавляющагося разрушеніемъ всъхъ общественных перегородокъ и приличій, которыя противятся соединенію двухъ любовниковъ и все-таки не въ силахъ остановить Генія въ его постоянныхъ усиліяхъ къ созданію новыхъ поколѣній 1). Въ томъ же родъ попытка Монтэгю—объяснить замыселъ Боккаччьо, предложенная нъсколько лътъ тому назадъ въ статъъ Revue des deux Mondes. Декамеронъ дъйствительно сладострастенъ, норою неприличенъ, но въдь въ этомъ его жизненная сущность, его эстетическое значеніе. Это — безконечная Одиссен любви; міросозерцаніе Воккаччьо по преимуществу амурное: любовь представляется ему «не только господствующею страстью человъческаго сердца, но и главнымъ двигателемъ общественной жизни и настоящимъ властелиномъ свъта. Она замънила фатумъ древнихъ и свободную волю христіанства. То, что мы называемъ игрою случая, если хорошо присмотръться, не что иное, какъ капризъ любви. Въ томъ, что мы обыкновенно называемъ свободными ръшеніями нашей воли, придется признать иеодолимыя нобужденін той же силы, удачно замаскированной. Въ ея рукахъ мы какъ глина въ рукахъ горшечника, какъ зер-но па лопатъ въятеля. Ея благонріятныя и неблагопріятныя вліянія доходять до насъ рикошетомъ, черезъ длинную цінь причинъ и слівдствій. Иногда мы не знаемъ, откуда стряслось намъ неожиданное счастье, непредвидівное горе: это любовь

<sup>1)</sup> Revue germanique 1861, 31 Ianvier: La métaphysique de l'amour.

нодняла бури, отраженіе которыхъ мы ощущаемъ иногда на далекихъ разстояніяхъ. Весь Декамеронъ не что иное, какъ доказательство этой общей мысли въ тысячъ самыхъ разнообразныхъ примъровъ» 1).

Такая критика, но нашему мижнію, не имжетъ ничего общаго сь исторической: такимъ образомъдоказывали въ былое время, что Макьявелли радълъ о свободъ Италіи, доводя до абсурда ученія тиранній, и что Данте быль еретикъ и революціонеръ. При чемъ туть Боккаччьо? Зачъмъ не Банделло или Дони, или кто другой изъ новеллистовъ ХУІ-го въка? Въдь то же самое можно сказать и съ тъмъ же самымъ правомъ о любомъ сборникъ старо-французскихъ фабльо, въ родъ многотомныхъ собраній St. Palave, Barbazan et Méon, Jubinal'я и др., наконецъ, о всемъ современномъ романъ, котораго фабула ръдко обходится безъ любви. Такимъ образомъ, характеристика не достигаетъ своей цъли, потому что минуетъ человъка. Мы все еще не знаемъ Боккаччьо, его особенностей, почему онъ не только глава итальянскихъ новеллистовъ, но и творецъ художественнаго разсказа, который, благодаря ему, дёлается насущной формой итальянской литературы, выражая новыя потребности жизни. Боккаччьо первый сумълъ формулировать эти новыя потребности; и здъсь намъ остается необъясненной тайна его замысла и прелесть изложенія, его фраза всегда кадансированная и немного манерная, но на столько изящная, что она создала школу и теперь еще находить себъ подражателей. Какъ ни мало мы даемъ значенія слогу и какъ бы мало ни приписывали объективно-ноотическаго значенія Декамерону, въ такомъ человъкъ, какъ Боккаччьо, мы не можемъ отдълить изложение отъ содержания. Это понялъ Сеттембрини: и онъ не прочь провозгласить Боккаччьо повтомъ сладострастья, но его тонкій эстетическій такть не даль ему остановиться на общемъ мъстъ. Онъ начинаетъ разбирать его по Обвинение въ реторичности даетъ ему новодъ къ остроумной характеристикъ слога Декамерона, и, начавъ съ вопроса о формъ, онъ естественно приходитъ къ ея цълесообразности, гдъ воиросъ о содержаніи поставлялся самъ собою. Онъ, правда, этого не сдълалъ, и мы думаемъ помочь ему, пользуясь его же результатами.

«Боккаччьо реториченъ, пишетъ Сеттембрини, но эта ре-

<sup>1)</sup> Revue de deux Mondes 1863 r. 1 Juin: La fiancée du roi de Garbe.

нравится; у него есть насильственныя перестановки, но за то въ періодъ есть звучная струя, есть гармонія: слова то спаиваются, то обрываются, то прыгають, то идуть плавно, будто сельская красавица, у которой талія вьется на ноходкъ. Все это нравится мнъ въ Декамеронъ, а внъ Декамерона-нътъ. Почему же нравится? Если я найду тому раціональное объясненіе, всѣ эти недостатки стануть красотами. Боккаччьо-живописенъ сладострастья. Сладострастный ищеть вездъ квинтъ-эссенцію наслажденія и находить ее тамъ, гдъ и не думаешь: въ одеждахъ, быющихъ въ глаза нестрыми красками, въ кушаньяхъ, въ ароматахъ, во всемъ; и когда онъ нашелъ ее. онъ всасываетъ ее въ себя понемногу, чтобы ея надолго хватило. Что для другаго -- ничто, для него драгоцонно, онъ дорожитъ имъ и хотълъ бы обнять его всъми чувствами; что драгоцънно для другихъ, для него-ничто, онъ извлекаетъ изъ него ту долю наслажденія, какая въ немъ есть, и затьмъ бросаеть. Выраженіе сладострастія должно быть также сладострастно, красиво, безъ той наивности, которая, если уму представляется красотою, для чувства является грубой; оно должно быть блестящее, манерное, нріукращенное и нарумяненное, какъ сладострастные Такъ оно всегда было таково, но необходимости, и теперь. Греческіе эротики, нзображающіе чувственную любовь, манерны въ стилъ и языкъ. Amores Лукіана—самое изысканное изъ его произведеній; любовь Дафниса и Хлон описана Лонгомъ софистомъ съ большой аффектаціей, которую нереводъ Каро только усилиль. Какихъ только кончетти и изысканностей ивтъ въ Ромео и Юліи Шекснира? Въ то время, какъ Галилей и Тассони нишутъ серьезно о вещахъ серьезныхъ, стиль изиъженнаго неаполитанца Марини весь изъ цвътковъ, антитезъ и игры словъ. Миъ кажется, что украшенный слогъ-естественное выражение чувственности, точно также, какъ извъстная изысканность въ нарядахъ естественна въ нубличныхъ женщинахъ. Потому и реторика и искусственныя конструкціи Боккаччьо, его заботы о красивомъ сочетаніи словъ, законченность, какая замъчается въ самыхъ мелкихъ частяхъ его періода, --- все это отвъчаеть его замыслу: выразить красоту сладострастія, которую онъ самъощущаеть и заставляеть ощущать читателя. Къ чему подражалъ онъ римлянамъ, зачъмъ не провансальцамъ? Потому что сладострастіе божество для язычниковъ, не для христіанъ, и у Римлянъ описапо привлекательно; потому что у нровансальцевъ встрфчаются примфры грубой страсти, не той утонченной, какая возможна лишь въ обществъ въ высшей степени образованномъ, но и въ высокой степени иснорченномъ. Вы не стали бы удивляться, еслибъ куртизанка, оставивъ обычный костюмъ, вздумала изобразить изъ себя греческую или римскую даму: въ этой новой одеждъ она легко можетъ ноказаться привлекательнъе. Боккаччьо умълъ такъ удивительно облечься въ эту римскую одежду, что часто гармонію его періодовъ, ихъ чистый ритмъ, поражающій ухо, я предпочитаю всему, что въ этомъ смыслъ представляютъ латинскіе писатели, и допускаю къ сравненію только греческихъ. Итакъ, скажете вы, красота Декамерона есть красота публичной женщины? Да, но красота Аспазін, которая разсуждаетъ о мудрости, и Периклъ и Сократъ виимаютъ ей съ удивленіемъ» 1).

Мы удерживаемъ это сравненіе. Итальянская женщина первой, хорошей норы возрожденія, дъйствительно напоминаеть иными сторонами греческую гетеру. Если она еще стоить на почвъ семьи, то развилась вив ея и не для нея исключительно, хотя въ Италіи обстановка семейнаго быта могла и не быть столь стъснительна для развитія личности, какъ на съверъ. Она вполиндивидуальна и правственно самостоятельна, и сознаетъ эту самостоятельность; она занимается поэзіей, ей доступна наука, она не прочь отъ отвлеченныхъ разговоровъ. Въ смыслъ развитія она не уступаеть мущинъ и сравнена съ нимъ въ умственномъ отношеніи. Понятио, что при такихъ условіяхъ и сильномъ проявленіи дичности въ итальянской семь не могъ приняться тотъ идеаль общенія душъ, обоюдиаго восполненія, предиолагающій неравенство, или но крайности неодинаковую развитость, на которомъ стоитъ всякій съверный intérieur 2). Зарокъ супружеской върности, въ обиходномъ, физическомъ смыслъ этого слова, еще держится въ силъ страхомъ наказанія и скандала; за то ни одинъ мужъ не можетъ претендовать на невърность сердца и отчуждение умственныхъ симпатій, не нашедшихъ удовлетворенія въ семьъ. Молодая, красивая супруга старика отказывается принимать подарки и засылки отъ любовника, въ твердомъ намъреніи сохранить свое честное имя (honersà); «но, несмотря на это, ей нріятна была любовь юноши

<sup>1)</sup> L. Settembrini, Lezioni di letteratura italiana, vol. 1, crp. 182-3. (Napoli, 1866).

<sup>2)</sup> Burkhardt, ib. 392.

но причинъ его хорошихъ качествъ, и ей казадось, что благородная женщина можеть любить достойнаго человъка безъ ущерба своей чести» 1). Точно также въ послъдней новеллъ изданнаго мною старо-итальянскаго романа, относящагося къ послъднимъ годамъ XIV и началу XV въка, Бонифаціо Уберти люмадонну Танчію Тальявія, которая ничьмъ его не ободряеть. Когда опъ случайно провинился передъ королемъ и можеть быть осуждень на смерть, она делаеть все, чтобы снасти его, и даже предлагаеть мужу быть за него ходатаемъ. «Я не вижу въ томъ ничего предосудительнаго, когда такая честность, столь высокая добродътель и въжество могуть ногибнуть злою смертью. Призываю въ свидътели высшую справедливость, что вотъ уже шесть лъть, какъ я его знаю, и опъ сильно меня любить и никогда не сказаль мив нечестнаго слова, не нозволиль себъ относительно меня хотя бы какого предосудительнаго поступка; и не то чтобы сдълать-я совершенно убъждена. что ему подобное и въ голову не приходило. И я возвращала ему илоды столь похвальной любви, любя его въ свою очерель. хотя мое честное имя не нозволяло объявить ему о томъ... Теперь же, господинъ мой, я ръшилась показать ему, чъмъ могу и какъ знаю, что я его люблю» и т. д. 2). Очевидно, содержаніе любви стало интеллектуальнье, разсудочные, она-не дыло одного чувства или темперамента, но еще болъе задача для разсудка. Она начинаетъ анализироваться, и анализъ открываеть въ ней такіе тайные закоулки, такіе нъжные оттънки, иногда совершенно отводящіе отъ реальности, о которыхъ до тъхъ поръ не имъли никакого понятія. Не даромъ романъ Боккаччьо, la Fiammetta, быдъ первымъ онытомъ психологическаго анализа страсти. Сумма наслажденій явилась больше, оттого самое чувство цъпится выше: новое нонятіе любви было цълымъ отпровеніемъ, которое манило къповому общественному идеалу; понятно, что это всвхъ интересуеть, что это становится question du jour, наполняя собою всь разговоры, которыхъ новеллы служать отражениемъ, и Декамеронъ повторяеть на всъ лады все одну и туже, безконечно разнообразную, тему любви, начиная отъ figlia del rè del Garbo до Гризельды. Даже въ свое-

<sup>4)</sup> Giraldi, Hecatommiti III, nov. 2, у Burckhardt'a стр. 440, который ссыдается при этомъ случать и на Cortegiano, LIV, fol. 180.

<sup>2)</sup> Il Paradiso degli Alberti, vol. III, pp. 201-5 (изд. въ Scelta di curiosità letterarie. Bologna, Romagnoli № 88).

образномъ слогъ Боккаччьо, который онъ впервые создалъ, въ этой переполненной фразъ, любящей избытокъ, мы открываемъ слъды болъе утонченнаго анализа мысли, вызваннаго новымъ, болъе нлодотворнымъ содержаніемъ жизни '). Для насъ такимъ образомъ самый стиль становится культурнымъ фактомъ. Если все это объяснять изъ volutta, то развъ значительно измънивъ лексическое значение этого слова.

Наше изображеніе развитія личности и личнаго чувства любви въ новой Европъ осталось бы, но необходимости, неполнымъ, еслибы мы не обратили вниманія на другой, вивший моменть, назначеніе котораго мы уже уснѣли указать въ началѣ нашего разскава. Пройдя послёдними, кегда кругъ античной цивилизацін уже завершился, средніе въка восприняли, на сколько могли, ея конечные результаты, ея литературу и философскія ученія. Иногда эти ученія могли находиться въ соотв'єтствій съ теми стремленіями, которыя вырабатывались внутреннимъ процессомъ самой жизни; въ такомъ случав результаты выходили темъ илодотвориње. Но большею частью гарменія не устанавливалась, общество было слишкомъ не приготовлено къ воспринятию въ плоть и кровь ученій, выработанныхь болье высокой цивилизаціей; оттого они воспринимались формально, ученія пересказывались сами но себъ, и точно также жизнь жилась порознь. Изучая средніе въка, необходимо принять въ разсчеть этоть разладь, обнаруживающійся всякій разъ, когда повая цивилизація развивается на развалинахъ старой: иначе мы легко можемъ подвергнуться онасности-заключить отъ построеній мысли, часто перенятой, не передуманной, къ формамъ и потребностямъ жизни. Въ этомъ разладъ было много опасностей, недоумънія и недовольства, но въ немъ же и точка отправленія прогресса: когда идеалъ стаповился такъ высоко надъ житейскимъ уровнемъ вив ея сферы, онь могь быть непонятымъ, но вмъстъ съ тъмъ, возбуждая дъятельность мысли, указываль путь стремленіямъ выйти изъ этой сферы къ чему-то дучшему. Положимъ, женщинъ плохо жилось въ средневъковой дъйствительности, но рыцарскій идеалъ указы-

<sup>1</sup> Сл. о слогъ Боккаччьо: Emiliani Eiudici, storia della letteratura italiana, vol. 1, lez. VII, стр. 322 (Firenze, Le Monnier, 1855). Francesco De Sanctis: Il Decamerone, въ Nhova Antologia 1870 г., fasc. VIII. стр. 774—777. См. его же: Il Boccaccio e le sue opere minori, ib. fasc. VI. Объ статьи воным темерь въ Storia della letteratura italiana того же автора, первый томъ котораго педавно вышелъ.

валь на возможность другихъ отношеній, хотя самъ и строился на неосуществимыхъ посылкахъ. Въ этой возможности данъ толчокъ къ историческому движенію. Худо тамъ, гдъ содержаніе илеала виолиъ покрывается содержаніемъ жизни. Древнерусская женщина была рабою мужа 1), стояла подъ его опекой и страхомъ плетки; Домострой только упорядочиваетъ это положение вещей, узаконяя опеку, смягчая удары плетки, предлагая налліативныя мъры и никакого поваго принципа, который могъ бы повести къ коренному измъченію существующаго. Оттого здъсь было менъе движенія и менъе развитія.

Выше, характеризуя рыцарскій идеаль трубадуровь, мы увидъли въ немъ протестъ чувства противъ стъснительной формулы эпического быта, протестъ сословный, потому неживучій и вскоръ затертый господствующими условіями общества, которое шло съ нимъ въ разладъ. Мы подозръваемъ теперь еще другія причины этого разлада. Изсябдованія Форіэля 2) достаточно разъяснили тотъ фактъ, что разцвътъ провансальской литературы находится въ ближайшей связи съ остатками римской образованности, которыми насыщена была почва южной Галлін; и, наобороть, въ томъ, что разсказывается о нравахъ галльскихъ вождей и вообще южныхъ галло-римлянъ въ послъднюю эпоху имперіи, опъ не прочь открыть замічательную аналогію съ основными чертами рыцарскаго типа 3). Даже оставаясь въ сторонъ отъ этихъ увлеченій спеціалиста, нельзя не признать на почвъ южной Галлін присутствія двухъ элементовъ: варварскаго, привнесеннаго германскимъ вторжениемъ и въ извъстной степени опредълившаго содержаніе жизни, и античнаго, который сохранялся въ намятникахъ литературы и искусства, передаваясь по преданію въ кружкъ лучшихъ людей. Такимъ образомъ, здёсь самъ собою установился антагонизмъ теоріи и практики, идеальныхъ построеній мысли и грустной действительности, не успъвшей доработаться до ея пониженія. Съ фактическимъ положеніемъ женщины въ средніе въка мы уже знакомы и понимаемъ теперь, изъ какого источника выходили отвлеченныя ио-

<sup>- 1)</sup> Мы не можемъ въэтомъ согласиться съ почгеннымъ и талантливымъ авторомъ и надъемся въ скоромъ времени помъстить статью, въ которой полнъе выяснится нашъ вглядъ на этотъ предметъ. Ред.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hist. de la litter. provençale, v. 1, ch. 3 н 4. <sup>3</sup>) Ib. I, стр. 58 н его же Hist; de la Gaule méridionale I стр. 197, 230 и саът.

натія о любви, которымъ нельзя отказать въ оттънкъ платонизма, «Человъкъ, говорить Рэнбо де-Вакейрасъ, легко можетъ, коли захочеть, сдълаться счастливымь и достойнымь уваженія даже безъ любви: ему стонтъ только остерегаться низкихъ поступковъ, изъ всъхъ силь стараясь сдълать добро. Такимъ образомъ, хотя мий и недостаетъ любви, я все же стараюсь постунать согласно съ добродътелью. Пусть я потеряль мою даму и любовь, -- я не хочу изъ-за того терять чести и достоинства, я желаю жить согласно съ ними, даже безъ дамы и любви. Изъ одного зла я не сдълаю двухъ. -- Между тъмъ, отказываясь ръшительно отъ любви, я хорошо знаю, что отказываюсь отъ высшаго блага. Любовь улучшаеть лучшихь, даеть цённость даже дурнымъ. Изъ труса она можетъ сдълать храбраго, изъ храбраго человъка - нъжнаго и привътливаго; часто бъднякъ проходитъ ею къ власти. Если такова сила любви, и я не прочь полюбить; стремясь къ чести и добродътели, и я бы не прочь полюбить, еслибы меня полюбили».

Въ XIII и XIV въкахъ платоническая теорія любви становится открытою модой въ литературъ южной Европы: она вдохновляеть лирику Данте, Кавальканти, Петрарки. Но и самое общество сдълало шагь впередъ къ сближенію съ ученіемъ, которое до тъхъ поръ передавалось какъ ученая эксотерическая традиція: города приготовили освобожденіе женщины, новелла начинаетъ ставить вопросъ о значеніи индивидуальной иривязанноности. На этой высотъ конечные результаты органическаго развитія могли не только встрътиться, но и проникнуться теоріей платонической любви: два момента, разнообразно опредълявшие движение средне-въковой жизни-народной-органической и аптично-литературной, въ первый разъ встрътились и признали другъ друга сознательно. Отсюда тотъ богатый разцвътъ литературы и искусства, который итальянцы назвали своимъ золотымъ въкомъ. Въ концъ XIV въка эротическія теоріи романа, о которомъ упомянуто выше, заявляють себя положительно, какъ нлатоническія: илотское ощущеніе одухотворилось до самыхъ отвлеченныхъ привязанностей, возводясь подъ конецъ къ какому-то общему началу, которымъ все зиждется въ міръ. Автора поучаеть его геній: любовь есть страсть, зарождающаяся въ душъ при посредствъ чувствъ, подъ внечатлъпіемъ объекта, который ее вызываеть. Эту любовь Создатель, но свой благости, дароваль человъческой природъ преимущественно нередъ всъми другими.

какія только соединяють матерію съ субстанціальной формой, почему въ природъ человъческаго духа-быстро ощущать любовь. По этому поводу приводится Дантовскіе стихи (Div. Com. Purg. C. XVIII vv. 19—21); попи нмъютъ для Генія вершающую силу: Геній, очевидно, Флорентіецъ, у него Данте-нашъ божественный Данте (il nostro Dante divino), нашъ чудный поэтъ (il nostro miracoloso poeta); Божественная комедія—священна (sacro poema, sacri versetti). —Если такова сущность и основаніе любви, то разность ея проявленія опредъляется выборомъ объекта, который заслуживаетъ похвалы или порицапія, смотря потому, разумъ ли управляетъ страстью и похотью (la potenza iracsibile colla concupiscibile), или царица-разумъ (la Reina e madonna ragione) находится въ рабствъ у своихъ прислужницъ. Это, очевидно, психологическая теорія Платона: τὸ λο γιστικόν—гаzione, τὸ ἐπιθομητικὸν—potenza concupiscibile, τὸ θομοειδες καὶ ὁργιστικὸν-potenza irascibile. Правая и лъвая сторона аллегорическаго амфитеатра, представляющагося автору на островъ Книръ, изображають въ своихъ фрескахъ эту двоякую возможность: съ одной стороны святая дружба, любовь къ родителямъ, къ отечеству и вообще къ ближнему, съ другой-непостоянныя, презрънныя страсти. Нътъ сомивнія, что въ томъ и другомъ случав человъкомъ руководить одна жажда счастія; но нечистая похоть сердца такъ искажаеть разсудокъ людей, что часто тьма кажется имъ свътомъ, и они дълаются несчастными вслъдствіе своего невъжества. Оттуда жестокія войны, опустошеніе городовъ и областей, убійство и вражда семейная и родственная. Въ виду этихъ примъровъ, что остается дълать, какъ не возвести духъ нашъ къ святымъ добродътелямъ, носвятивъ имъ удъленную намъ часть короткой жизни? -- Переходя отъ Данте къ толкованію старыхъ эротическихъ миновъ, авторъ и въ нихъ умфетъ отделить любовь плотскую, земную, отъ идеальной и небесной. Языческіе богословы (li antichi teologi de'gentili) называли Амура сыномъ Эреба и Ночи. Подъ Эребомъ надо понимать земной шаръ, атомъ среди безкопечнаго пространства неба; иначе онъ зовется адомъ, какъ всего далъе отстоящій отъ нериферін перваго двигателя (circunferenza del mobile primo). А такъ какъ любовь, какъ мы обыкновенно ее нонимаемъ въ нашемъ невъжествъ, имъетъ своимъ главнымъ поприщемъ земдю, и вет большею частью въ этомъ смыслт ее понимали и о ней говорили, то почтенная древность очень удачно назвала

Амура сыномъ Эреба. И какая, въ самомъ дълъ, первая любовь смертныхъ, какъ не чувственная? Это мы ясно видимъ въ дътствъ и молодости, гдъ она исключительно направлена къ удовлетворенію чувствъ и наслажденію плоти. Въ этомъ смыслъ понятно, почему Амуръ названъ сыномъ матери Ночи: ночная тънь-это мракъ нашего невъжества, въ которомъ развивается эта инзшая фаза любви, «Такъ ясно и отчетливо раскрывается памъ тайный смыслъ древнихъ поэтовъ». Имъ же принадлежить другой граціозный, философскій вымысель (leggiadrissima e matematica fizione), но которому Амуръ рожденъ отъ Юнитера и Венеры: но здёсь символь облекаеть болёе идеальное содержаніе, любовь въ болье культурномъ смысль этого слова. Подъ благодатнымъ вліяніемъ планеть, посвященныхъ этимъ двумъ божествамъ, въ людяхъ развивается вкусъ къ удовольствіямъ. къ изящнымъ паслажденіямъ, къ царственному блеску, потому что все это, безъ сомнънія, связано другъ съ другомъ. Кто въ самомъ дълъ не знаетъ, что при хорошемъ правлении не только въ государствъ, но и въ частномъ быту, умножается въ людяхъ веселье, а стало-быть, и слава, миръ и любовь? Отсюда и поэтическая генеалогія Амура.—Геній еще разъ возвращается къ тому же предмету, съ теоріей троякой любви «божественнаго н чуднаго Илатона и его ученика, маэстро Аристотеля». Это только усложияеть дъленіе, не мъняя его смысла. Платонъ говорить, что любовь бываеть трехъ родовъ: нервую онъ прямо называеть божественной, вторую неразумною страстью, на сколько духъ въ ней отдается порочному наслажденію; третья стоить на срединъ между той и другой и изъ объихъ смъщана. Такому ученію не изміниль и манстро Аристотель, когда въ своей этикъ (fralle sue Morali) онъ отличаетъ любовь высокую (onesto) отъ пріятной (dilettevole) и полезной (utile). Этимъ дъленіемъ исчернываются всв возможности любви. О, какъ славенъ и счастливъ тотъ, кто ищетъ божественной любви Платона, или высокой (onesta), какъ названа она у Аристотеля! Ее то избирали всегда люди добродътельные, добрые и совершенные. Любви пріятной ищеть обыкновенно духъ испорченный или находящійся на дурномъ пути, оттого ей подвержены юноши и люди неразвитые. Наконецъ, третій родъ, который можетъ быть названь смъщаннымъ и касается пользы, приличенъ зрълому возрасту и составляетъ предметъ его желаній  $^{1}$ ).

<sup>1)</sup> Il Paradiso degli Alberti, vol. II; crp. 38-63.

Мы не останавливаемся на теоріи любви Лоренцо Медичи, какъ не представляющей характеристического шага въ развитіи, и перейдемъ прямо къ XVI въку: на изящныхъ бесъдахъ въ урбинскомъ замкъ, изъ которыхъ Кастильоне извлекъ свои правила нридворнаго общежитія 1), мы снова встръчаемъ самое ученіе любви, отръшенной отъ всякой чувственности. Общество собирается въ покояхъ герцогини Элизабетты Гонзага: вокругь нея и синьоры Эммы Пін ведуть оживленный разгеворъ Оттавьяно и Федерико Фрегозо, Морелло, старый придворный, молодящійся и киникъ; Пьетро Бембо и Бернардо Биббьена: Юльянъ деи Медичи, il Magnifico, главный защитникъ женшинъ: Гаспаръ Паллавичино и Пиколо Фризіо, его неизмънные противники. На четвертый день мессеръ Пьетро Бембо долженъ разръшить вопросъ: что такое любовь, che cosa è amore? Онъ такъ поэтически воснълъ ее въ третьей книгъ своихъ Arolani, что Кастильоне не могъ никому лучше поручить ожидаемаго отвъта. Любовь, отвъчаеть Бембо, по учению древнихъ мудрецовъ, не что иное, какъ вождельние красоты (un certo desiderio di finir la bellezza) 2); опредъление красоты относится ко всъмъ тъмъ предметамъ естественнаго или имущественнаго порядка, въ которыхъ соблюдена нропорціональность и соотвътственная ихъ природъ мъра 3). Мы еще на точкъ зрънія трубадуровъ и Франческо да Барберино, для котораго красота есть гармонически-изящная форма.

## È una conforme sprendida statura 1).

Но такимъ опредъленіемъ красоты мы не можемъ удовлетвориться, оно слишкомъ близко къ землѣ, мы тотчасъ же переходимъ къ болѣе возвышенному критерію: красота есть изліяніе божественной благости, которая хотя и распространена во всемъ твореніи, какъ солнечный свѣтъ, но останавливается преимущественно на правильномъ человѣческомъ лицѣ, на гармоніи его красокъ, тѣней и линій: его она освящаетъ граціей и чуднымъ

<sup>1)</sup> Il Cortegiano, ed. Baudi di Vesme, Firenze, Le Monsier, 1834. I v — Il Cortegiano написанъ въ 1314 г.. бесъды въ Урбино относятся къ 1306 г.

<sup>2)</sup> Il Cortegiano. l. IV. с. Ll. Сличи Лоренцо ден Медичи: la vera diffinizione dell'amore.... non esser altro che appetito di belleza (Poesie ed. Carducci: si difende da chi lo accusasse d'avere scritt d'amore, стр. 4).

<sup>3)</sup> Cortegiano, ibid.

<sup>&#</sup>x27;) Del Reggim. parte XIII, crp. 225.

блескомъ, будто солнечный лучъ, ударяющій въ золотую вазу, украшенную драгоцънными камнями 1). Понятно, что и любовь, возбужденная такой красотой, чище и святье (il vero amor di quella è buonissimo e santissimo), оттого она приноситъ хорошіе илоды въ душъ тъхъ, кто уздою разума обуздываетъ неистовство чувствъ 2). Сама красота есть вещь священная: она нериферія, которой центръ-благо (la bontà), и какъ не бываеть круга безь центра, такъ цътъ красоты безъ блага; порочная душа рѣдко обитаетъ въ прекрасномъ тѣлѣ, красивая внѣшность-настоящій признакъ внутренней добродътели 3), какъ, наобороть, некрасивые люди большею частью бывають недобрые 1). Такимъ образомъ мы приходимъ отчасти къ отождествленію добраго и нрекраснаго, въ особенности въ тълъ человъка, къ красотъ котораго ближе всего красота души, которая, какъ сопричастница небесной, просвътляетъ и украшаетъ все, чего она касается, особенно если тъло, ею обитаемое, не изъ такого низкаго матеріала, чтобы оно не могло воспринять ея отнечатокъ. Оттого красота есть настоящій трофей побъды души, покорившей своей божественной силой вещественную природу и своимъ свътомъ просвътлившей тълесный мракъ 3). Вмъстъ съ тъмъ мы значительно возвысились въ пониманіи любви: человъкъ, не желающій любить съ толною 6), должень въ любимой женщинъ цънить не одну тълесную красоту, но и душевную; онъ долженъ знать, что тъло, которое просвътляеть эта красота, не есть ея источникъ, что она, напротивъ, безтълесна, божественный лугь, поступающися частью своего свъта въ соединении съ презрънной плотью; что она, стало-быть, тъмъ совершените, чъмъ свободите отъ тъла, и всего совершеннъе въ отдъльности отъ него. Какъ нельзя слушать органомъ вкуса, ни обонять слухомъ, такъ и вождельніе, возбуждаемое въ душъ красотою, не удовлетворяется осязаніемъ, но только тъми чувствами, въ которыхъ всего менъе илотскаго элемента, т.-е. зръніемъ и слухомъ. Культь душевной красоты

<sup>1)</sup> Corteg. I. IV, c. LII.

<sup>2)</sup> lb. c. LIII.

<sup>3)</sup> Ib. c. LVII.

<sup>் &#</sup>x27;) Ib. c. LVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ib. c. LIX.

<sup>6)</sup> C. LXI: «amor fuor della consuerudine del protano volgo»; c. LXII:

предполагаеть въ любовникъ еще особыя условія: онъ долженъ воснитывать духовно любимую женщину, беречь ее отъ ошибокъ, совътами и напоминаніями направлять ее къ скромности, умъренности, честности, такъ чтобы въ ней и мъсто было лишь чистымъ нобужденіямъ, исключающимъ всякія порочныя наклонности. Такъ, насаждая добродътель въ вертоградъ прекрасной души, онъ пожнетъ илоды прекрасныхъ нравовъ и получитъ пежданное паслажденіе. Это наслажденіе п выраженіе красоты въ красотъ иные и называютъ настоящею цълью любви: «е questo sarà il vero generare ed esprimere la bellezza nella bellezza, il che da alcuni si dice essere il fin d'amore» 1). Въ этой раціональной любви (razionale), противонолагаемой чувственной, даже поцълуй получаеть философское, безтълесное значение 2). Но во всемъ этомъ еще много личнаго элемента, который слъдуетъ побъдить, чтобы душа могла быть вполнъ безонасна отъ искушеній плоти. И воть мы еще выше поднимаемся по скалъ все того же чувства: мысль должна совершенно отвернуться отъ тъла къ представлению красоты самой по себъ, чистой, отвлеченной отъ всякой матеріи 3); восходя еще выше, она нереступить за предълы личности, и собирая черты всъхъ возможныхъ красотъ, придетъ къ идеъ красоты вообще, разлитой въ природъ; передъ нею ничто-прелести одной женщины; ослъпленный высшимъ свътомъ, человъкъ перестаетъ заботиться о меньшемъ и не знаетъ цъны тому, что прежде ставилъ высоко. Но и это опять лишь приготовление къ дальнъйшему полету: тъ, которые достигли этой степени любви, еще нъжные птенцы, начинающіе одъваться нухомъ и нытающіе крылья, хотя и не смъють далеко отлетать отъ гивзда '). Еще усиліе, и мы проникли вътайны bellezza angelica, bellezza divina, красоты пераздъльной отъ высшаго блага, которая всему подаетъ свъть, разсудокъ-существамъ интеллектуальнымъ, разумъ - раціональнымъ, чувство и желаніе жизни-чувственнымъ, растеніямъ и камнямъ сообщаетъ движение и качества, свойственныя ихъ ириродъ. На всемъ ея печать <sup>5</sup>). Мы достигли высшихъ нредъловъ гармоніи: одна и та же музыкальная тема разработыва-

<sup>1)</sup> Ib. c. LXH.

<sup>2)</sup> Ib. c. LXIV.

<sup>3)</sup> Ib. c. LXVI.

<sup>4:</sup> Ib. c. LXVII.
5) Cc. LXVIII—IX

лась передъ нами фугой, безконечно разнообразная, становясь все поэтичнъе и духовнъе, но мъръ того, какъ она возвышалась въ лъстницъ звуковъ, разръшаясь гдъ-то на высотъ примиряющимъ аккордомъ. Такъ разръшается увертюра Лоэнгрина. Дальше итти некуда: остается поэтическій гимнъ любви (Qual sarà adunque, о Amor santissimo, lingua mortal, che degnamente laudar ti possa 1), видънія Платона и Сократа, стигматы св. Франциска и небеса, разверзающіяся на молитву св. Стефана 2).

Никто не откажеть этимъ ученіямъ въ навосъ чувства, хотя этотъ навосъ и отзывается манерностью; самое ученіе многимъ покажется чище и возвышенные наивныхъ созерцаній романиста XIV въка, въ которыхъ теорія отвлеченной любви только намъчена, и мы не прочь изъ прогресса теоріи заключить объ общественномъ и нравственномъ прогрессъ. Но мы заключили бы ошибочно. Недавняя гармонія философской теоріи и усилій жизни снова нарушена: рядомъ съ ученіемъ самой возвышенной этики мы наблюдаемъ положительное разложение всъхъ жизненныхъ формъ. Новелла ХУІ-го въка открыто цинична; нравственность, которую намъ нроновъдують, сдълалась, если можно, еще чище, семейныя требованія строже, женщина заключеннъе <sup>3</sup>), нонятія любви духовнъе,—а между тъмъ разврать въ итальянскомъ обществъ XVI-го въка далеко вышелъ за границы того исторического протеста, который въ нашихъ глазахъ даетъ распущенности старой новеллы идеальное значеніе. Эта распущенность наивна, она вызвана была настоятельной потребностью обновить соціальныя и семейныя начала и открыта вліянію той античной доктрины, которую мы условились называть платонической. Но теперь это уложение готово, и возможно его

<sup>1)</sup> Ib. c. LXX.

<sup>2)</sup> Ib. c. LXII.

<sup>3)</sup> Между тъмъ какъ въ XIV-мъ въкъ женщина свободно вращается въ обществъ, приниман живое участіе въ его увеселеніяхъ, плискахъ и разговорахъ, въ XVI-мъ стольтіи французскій макароническій поэтъ Антоній Арена дълаетъ такое сравненіе между правами Франціи и Прованса съ одной стороны, и Испаніи и Пталіи—съ другой: «in omnibus pastibus Franciae et Provenciae homines dausant publica in domibus et in plateis et per carrarias, simul cum mulieribus, teneudo eas per manum. Sed in Hispania et Italia, ubi sunt homines multam gilosi, sive zylotepi, homines nunquam aut rarissime dansant cum mulieribus, sed homines soli cum homiebus damant, imo, quod est pejus, punillae nobiles et de estoffa, quae non sunt maritatae, quasi nunquam exeunt extra domum».

дальнъйшее развитіе исключительно на почвъ системы; развитіе, доходящее до крайнихъ предъловъ идеализаціи, безъ всякой связи съ требованіями жизни, которая повернула на новые историческіе пути. Оттого, относительно ея, правственные идеалы, въ которые играють теперь литературные кружки, являются условными, искусственными, необязательными; они снова повернули на формализмъ, только это не формализмъ эническаго обычая, а этикета и реторики, и какъ онъ-сословный. Движеніе старой новеллы было направлено противъ среднихъ въковъ, являлось протестомъ противъ эпическаго застоя мысли во имя ея свободы, противъ сословнаго уклада во имя народности; на мъсто рыцаря оно поставило человъка и указало на идеаль гражданина. -- Усиленіе принципата, который въ XVI-мъ въкъ окончательно организуется въ Италіи, снова привело съ собою искусственное развитие сословнаго начала: вокругъ principe собирается дворъ, около двора-онтиматы; все это надстранвается надъ городами, которые теряютъ свое значеніе, и народомъ, который его не пріобръль. Человъка, гражданина-нъть; вмъсто него намъ указываютъ на придворнаго (Cortegiano) и придворную даму (Donna di palazzo): къ этимъ образцамъ совершенства слъдуетъ стремиться, какъ во времена Франческо да Барберино всякое высшее сословіе было указкой для низшаго. Главное, отличительное качество Cortegiano есть грація  $^1$ ): говорить ей нельзя научиться  $^2$ ), но она состоить главнымь образомъ въ избъжанін аффектацін, въ томъ, что техническимъ придворнымъ словомъ называется sprezzata disinvoltura (непринужденная развязность 3). А между тъмъ всъ его поступки внушены аффектаціей, и условности этикета освящають ложь; ложь иногда даже рекомендуется, какъ прикраса (ornamento), когда, напр., человъкъ, искусный въ какомъ-нибудь унражнении, никому того не показываеть, чтобы при случав поразить нежданной ловкостью и т. п. 4).—Тотъ же нринципъ руководитъ Cortegiano, когда съ одной стороны онъ долженъ показывать видъ, что избъгаетъ толны. желаеть отдёлиться отъ нея 3), а съ другой всё его дъйствія и умълость опредъляются разсчетомъ на ея располо-

<sup>1)</sup> Il Cortegiano, lib. I. c. XXIV.

<sup>2)</sup> ib. c. XXY.

<sup>3)</sup> ib. c. XXVI.

<sup>4)</sup> ib. l. II, c. XXXVIII—X1.. 5) ib. c. VIII n XII.

женіе '): или когда его наставляють-никому и ничему не удивляться 2).—Не менте условности въ новомъ идеалъ личной чести, которая является единственнымъ мърпломъ доблести 3): Cortegiano долженъ непремъпно держать на намяти, что единственная причина, нобуждающая его на войнъ, есть честь. Объ отечествъ ни слова: правда, времена стали другія, любовь къ родинъ замънилась любовью къ правителю, который становится ея символическимъ выражениемъ и нормой жизни. Оттого Сочtegiano долженъ надо всъмъ любить и даже обожать правителя, которому служить 1), и всёми силами стараться спискать его расположеніе, чтобы имёть возможность высказывать ему правду <sup>3</sup>). Примъръ правителя—законъ для его подданныхъ <sup>6</sup>); это освящаетъ вмъщательство администрацін въ частную жизнь <sup>7</sup>), между тъмъ какъ политическая сведена къ пдеалу золотой середины, mediocrità, между рабствомъ и свободой в), надъ которой возвышается казовой идеаль principe XVI-го въка: величіе, соединенное съ привътливостью, con la grandezza una domestica mansuetudine 9). Какъ далеко ушли мы со всъмъ этимъ отъ политическихъ теорій, выработанныхъ итальянскими городами! Когда въ концъ XIV-го въка на флорентійскихъ посидълкахъ ставился роковой вопросъ о преимуществъ одного образа правленія передъ другимъ, отвътъ выпадаль на сторону республики; въ четвертой книгъ Cortegiano на ту же тему говорятъ Паллавичино, Оттавіано Фрегозо и Бембо, и снова представляется прежній выборъ 10)—только что богатство политическаго опыта и знакомство съ теоріями древнихъ внесло больше разнообразія, и мы можемъ выбирать теперь между онтиматами и олигархіей, между демократіей и правленіемъ плебса. Но отвъть на этотъ разъ является другой: напрасно Бембо защищаетъ во имя человъческой свободы дъло республики: его ловолы не выдер-

<sup>1)</sup> Il Cortegiano, lib. I, c. XXII.

<sup>2)</sup> lib. II, c. XXXVIII.

<sup>3)</sup> ib. c. VIII.

<sup>4)</sup> ib. c. XVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) ib. i. IV, c. V.

<sup>6)</sup> ib. c. XXIII.

<sup>7)</sup> ib. c. XLI.

<sup>8)</sup> ib. c. XXXIII, «non in troppo servitú..... nè meno in troppo libertá».

<sup>9)</sup> c. XXXVI.

<sup>16) 1.</sup> IV. cc. XIX-XXIV.

живають опроверженій Фрегозо, который заключаєть, что пароды самимь Богомь поручены стражь правителей, которые должны о нихь печься, чтобы дать въ томь отчеть, какъ върные намьстники своему господину; любить ихь и почитать своимь собственнымь ихъ горе и радость и т. и.—На самомь дъль народь забыть, онь гдь-то безмолвствуеть, если не является служебнымь орудіемь,—мы видьли это изъ отношеній къ нему Cortegiano; нравовь плебса слъдуеть избъгать 1), его смъхъ и грубоватыя шутки, которыхъ не гнушался XIV въкъ, деруть ухо придворнаго человъка, и нрежніе потышные люди, ріасечої пошіпі, приближаются теперь къ понятію шутовь, такъ называемыхь, биоп сотрадпі, которые въобществъ признаются нетерпимыми 2).—Самая новелла становится придворной, и Биббіэна подводить подъ параграфь реторики народную шутку и случайности фацеціи 3).

Подъ стать Согtедіапо, идеаль женщины сталь столь же живають опроверженій Фрегозо, который заключаеть, что наро-

Подъ стать Cortegiano, идеалъ женщины сталъ столь же условнымъ, если не болъе. Придворная дама, la douna di palazzo, уже совсвиъ не напоминаетъ женщину, созданную новеллистами; она спова нокидаетъ общество, и въ ней пачиведлистами; она снова нокидаетъ оощество, и въ неи пачинаютъ проявляться черты того рыцарскаго пдеала, который казался забытымъ, наравнъ съ произведеніемъ Франческо да Барберино. Гинекей, разумъется, обратился въ салонъ, отдъланный во вкусъ Renaissance, и всъ условности обычая стали болъе культурныя, требованія болъе утонченныя. Выработывается искусственное понятіе о такъ называемой женственности, dolcezкусственное понятіе о такъ называемой женственности, цогсегла femminile <sup>4</sup>); женщина должна показывать въ разговорѣ извъстную милую привѣтливость, una certa affabilita piacevole <sup>5</sup>), и во всемъ нѣкоторую нѣжную деликатность, molle delicatura, при чемъ, если у ней есть природный недостатокъ, въ излишней ли полнотѣ или худобѣ и т. п., она можетъ скрыть его туалетомъ, но такъ, чтобы того никто не примѣтилъ <sup>6</sup>).—Въ такихъ случаяхъ старый Франческо совѣтовалъ поменьше показываться въ люди.—Когда Паллавичино находитъ необходимымъ, чтобы она любила, потому что въ противномъ случаѣ она лишила

<sup>1)</sup> Jl Cartegiano, lib. II, с. XXXVIII.
2) ib. с. XXXVI, сл. ib. сс. L и LXXXIX.

<sup>3)</sup> ib. cc. XLI-LXVIII.

i) lib. III, c. IV.

<sup>3)</sup> ib. c. V.

<sup>6,</sup> ib. c. VIII.

бы себя большей части своей привлекательности,—Юліанъ Медичи, которому собственно принадлежить этотъ кодексъ женскихъ совершенствъ, выключаетъ замужнюю женщину: ей не совътуется любить виъ брака, развъ случится такое несчастіе, что ненависть къ мужу и роковая сила любви, противъ которой невозможно устоять, вызоветъ новую привязанность, которая во всякомъ случаъ должна ограничиться духовнымъ общеніемъ 1).

Мы видъли, какъ плохо отвъчала дъйствительность на эти требованія теоріи, еще такъ недавно сходившейся съ насущнымъ содержаніемъ жизни. На это постоянное колебаніе между теоріей и практикой правственности нельзя не обратить особеннаго вниманія изучающихъ развитіе правственныхъ нонятій. Въ ръдкія эпохи теорія и практика идутъ рука объ руку, нокрывають другъ друга, и мы получаемъ тогда впечатлъніе извъстной цъльности и полноты. Еще новый шагъ въ исторіи, и между двумя областями наступаетъ рознь, въ которой изслъдователю пеобходимо оріентироваться, чтобы не принять одну за другую и не заключить къ существованію реальпыхъ отношеній, семейныхъ и общественныхъ, изъ правилъ того, либо другаго Домостроя, которыя часто были лишь мертвой буквой, повторявшейся грамотъями изъ рода въ родъ, не съ върой и пониманіемъ, а какъ старина и дъянье.

Александръ Веселовскій,

<sup>1)</sup> Jl Cartegiano, lib. III.